B. Knowleckui. 206 Куре русской 20 r1. K52 M. 1908 r. u39 3

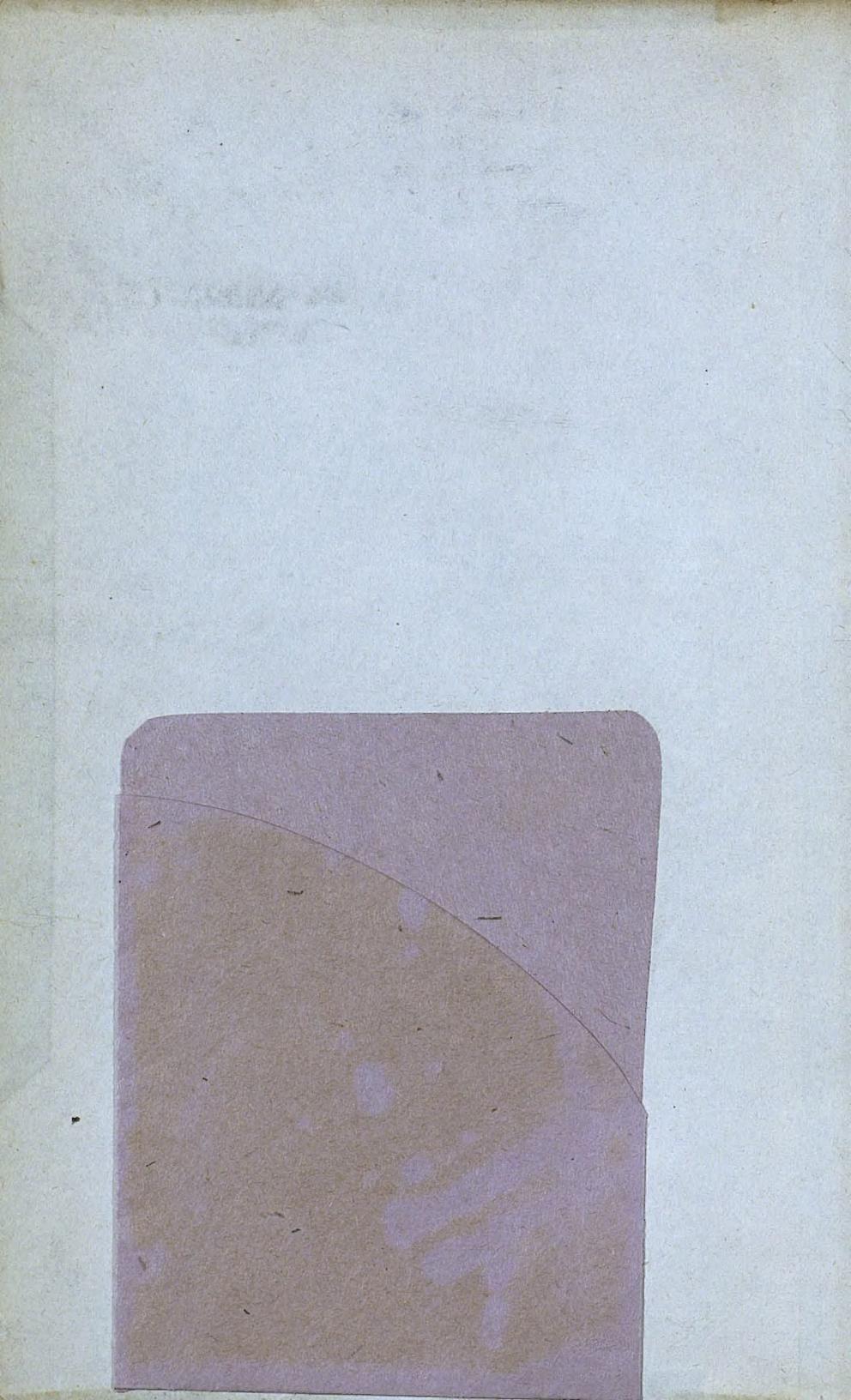

#### ИНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОГО ВЛЕСЬ СРОКА

Column Cos. Cos. Concentr. 200 100

1



## КУРСЪ

# PYCCKON UCTOPII.

проф. В. Ключевскаго.

Часть I.

Изданіе третье.

MOCKBA. 1908.

Въ огражденіе интересовъ своихъ читателей проф. В. Ключевсній предупреждаетъ, что настоящее изданіе, въ составъ вышедшихъ изъ печати (къ I янв. 1908 г.) первыхъ трехъ частей, представляетъ собою ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОДЛИННЫЙ ТЕКОТЪ ЕГО КУРОА. D6 20 K52/

Единственный подлинный текстъ.

### КУРСЪ

# PYCCRON ICTOPIN.

Проф. В. Ключевска робединення вы выпистека и. в. п. 192302

Часть І.

Изданіе третье.

彩

MOCKBA. 1908.

Вст авторскія права удерживаются.



Типографія Г. Лисснера и Д. Совко. Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.

## Лекція І.

A server angle three our for the state of th

-subjection aparest areasing from entergeness areas and i

ALDERS THE ELECTRONICATION OF WARRENCE SHOWS A RESERVE AND STOPPING AND SECOND OF THE SECOND OF THE

perigoron Especio Eligopo Eligopolis de Sense esta de la compansión de la

Научная задача изученія мѣстной исторіи. — Историческій процессъ. — Исторія культуры или цивилизаціи. — Историческая соціологія. — Двѣ точки зрѣнія въ историческомъ изученіи — культурноисторическая и соціологическая. — Методологическое удобство и дидактическая цѣлесообразность второй изъ нихъ въ изученіи мѣстной исторіи. — Схема соціально-историческаго процесса. — Значеніе мѣстныхъ и временныхъ сочетаній общественныхъ элементовъ въ историческомъ изученіи. — Методологическія удобства изученія русской исторіи съ этой точки зрѣнія.

Вы прослушали уже нѣсколько курсовъ по всеобщей исторіи, познакомились съ задачами и пріемами университетскаго изученія этой науки. Начиная курсъ русской исторіи, я предпошлю ему нѣсколько самыхъ общихъ, элементарныхъ соображеній, цѣль которыхъ — связать сдѣланныя вами наблюденія и вынесенныя впечатлѣнія по всеобщей исторіи съ задачей и пріемами отдѣльнаго изученія исторіи Россіи.

Понятенъ практическій интересъ, побуждающій насъ изу-научная зачать исторію Россіи особо, выдѣляя ее изъ состава всеобщей нія мѣстной исторіи: вѣдь это исторія нашего отечества. Но этотъ воспитательный, т.-е. практическій, интересъ не исключаетъ научнаго, напротивъ, долженъ только придавать ему болѣе дидактической силы. Итакъ, начиная особый курсъ русской исторіи, можно поставить такой общій вопросъ: какую научную цѣль можетъ имѣть спеціальное изученіе исторіи одной какой-либо страны, какого-либо отдѣльнаго народа? Эта

1

цъль должна быть выведена изъ общихъ задачъ историческаго изученія, т.-е. изъ задачъ изученія общей исторіи человъчества.

процессъ.

историческій На научномъ языкѣ слово исторія употребляется въ двоякомъ смыслѣ: 1) какъ движеніе во времени, процессъ, и 2) какъ познаніе процесса. Поэтому все, что совершается во времени, имъетъ свою исторію. Содержаніемъ исторіи, какъ отдъльной науки, спеціальной отрасли научнаго знанія, служить историческій процессь, т.-е. ходь, условія и усп'яхи человъческаго общежитія или жизнь человъчества въ ея развитіи и результатахъ. Человъческое общежитіе — такой же факть мірового бытія, какъ и жизнь окружающей насъ природы, и научное познаніе этого факта — такая же неустранимая потребность человъческого ума, какъ и изученіе жизни этой природы. Человъческое общежитіе выражается въ разнообразныхъ людскихъ союзахъ, которые могуть быть названы историческими тёлами и которые возникають, растуть и размножаются, переходять одинь въ другой и, наконецъ, разрушаются, — словомъ, рождаются, живуть и умирають подобно органическимь тыламь природы. Возникновеніе, рость и сміна этихъ союзовь со всіми условіями и последствіями ихъ жизни и есть то, что мы называемъ историческимъ процессомъ.

два предме- Историческій процессь вскрывается въ явленіяхъ челоскаго изу- въческой жизни, извъстія о которыхъ сохранились въ историческихъ памятникахъ или источникахъ. Явленія эти необозримо разнообразны, касаются международныхъ отношеній, вившней и внутренней жизни отдъльныхъ народовъ, дъятельности отдъльныхъ лицъ среди того или другого народа. Всъ эти явленія складываются въ великую жизненную борьбу, которую вело и ведеть человъчество, стремясь къ цълямъ, имъ себъ поставленнымъ. Отъ этой борьбы,

постоянно мъняющей свои пріемы и характеръ, однако отлагается нъчто болье твердое и устойчивое: это - извъстный житейскій порядокъ, строй людскихъ отношеній, интересовъ, понятій, чувствъ, правовъ. Сложившагося порядка люди держатся, пока непрерывное движеніе исторической драмы не замънить его другимъ. Во всъхъ этихъ измѣненіяхъ историка занимають два основныхъ предмета, которые онъ старается разглядьть въ волнистомъ потокъ исторической жизни, какъ она отражается въ источникахъ. Накопленіе опытовъ, знаній, потребностей, привычекъ, житейскихъ удобствъ, улучшающихъ съ одной стороны частную, личную жизнь отдёльнаго человёка, а съ другой устанавливающихъ и совершенствующихъ общественныя отношенія между людьми, — словомъ, выработка человѣка и человъческаго общежитія — таковъ одинъ предметь историческаго изученія. Степень этой выработки, достигнутую тъмъ или другимъ народомъ, обыкновенно называютъ его культурой или цивилизаціей; признаки, по которымъ историческое изучение опредъляеть эту степень, составляють содержаніе особой отрасли историческаго въдънія, исторін культуры или щивилизаціи. Другой предметь историческаго наблюденія — это природа и дъйствіе историческихъ силь, строящихь человьческія общества, свойства тыхь многообразныхъ нитей, матеріальныхъ и духовныхъ, помощью которыхъ случайныя и разнохарактерныя людскія единицы съ мимолетнымъ существованіемъ складываются въ стройныя и плотныя общества, живущія цёлые вёка. Историческое изучение строенія общества, организаціи людскихъ союзовъ, развитія и отправленій ихъ отдільныхъ органовъ, — словомъ, изученіе свойствъ и дъйствія силь, созидающихъ и направляющихъ людское общежитіе, составляеть задачу особой отрасли историческаго знанія, пауки

объ обществъ, которую также можно выдълить изъ общаго историческаго изученія подъ названіемъ исторической соиіологіи. Существенное отличіе ея отъ исторіи цивилизаціи въ томъ, что содержаніе послѣдней составляють результаты историческаго процесса, а въ первой наблюденію подлежать силы и средства его движенія, такъ сказать, его кинетика. По различію предметовъ неодинаковы и пріемы изученія.

Какое же отношеніе исторіи общей и мѣстной къ этимъ предметамъ познанія?

Отношеніе къ нимъ исторіи общей имѣст-

Оба указанные предмета исторического изученія различаются въ отвлеченной классификаціи знаній, чёмъ въ самомъ процессъ изученія. На самомъ дъль, какъ въ об-. щей, такъ и въ мъстной исторіи одновременно наблюдають и успъхи общежитія, и строеніе общества, притомъ такъ, что по самымъ успъхамъ общежитія изучають природу и дъйствіе строящихъ его силь, и наобороть — даннымъ строемъ общества измѣряють успѣхи общежитія. Однако можно замътить, что въ исторіи общей и въ исторіи мъстной оба предмета не находятся въ равновъсіи, и въ одномъ изученіи преобладаеть одинь предметь, въ другомь — другой. Сравнимъ, какую степень простора и какой матеріалъ находить для своихь изследованій историкь культуры въ предълахъ исторіи всеобщей и въ предълахъ исторіи мъстной, и затъмъ дадимъ себъ такой же отчеть по отношенію къ историку, поставившему предъ собой вопросы соціологическаго характера.

Успѣхи людского общежитія, пріобрѣтенія культуры или пивилизаціп, которыми пользуются въ большей или меньшей степени отдѣльные народы, не суть плоды только ихъ дѣятельности, а созданы совмѣстными или преемственными усиліями всѣхъ культурныхъ народовъ, и ходъ ихъ накопленія не можетъ быть изображенъ въ тѣсныхъ рамкахъ какой-

либо містной исторіи, которая можеть только указать связь мъстной цивилизаціи съ общечеловьческой, участіе отдъльнаго народа въ общей культурной работъ человъчества пли, по крайней мфрф, въ плодахъ этой работы. Вы уже знакомы съ ходомъ этой работы, съ общей картиной успъховъ человъческаго общежитія: смънялись народы и покольнія, перемьщались сцены исторической жизни, измынялись порядки общежитія, но нить историческаго развитія не прерывалась, народы и поколёнія звеньями смыкались въ непрерывную цень, цивилизаціи чередовались последовательно, какъ народы и покольнія, рождаясь одна изъ другой и порождая третью, постепенно накоплялся извёстный культурный запась, и то, что отложилось и уцёлёло оть этого многовъковаго запаса — это дошло до насъ и вошло въ составъ нашего существованія, а черезъ насъ перейдеть кь темь, кто придеть намь на смену. Этоть сложный процессъ становится главнымъ предметомъ изученія во всеобщей исторіи: прагматически, въ хронологическомъ порядкъ и послъдовательной связи причинъ и слъдствій, изображаеть она жизнь народовь, совмъстными или преемственными усиліями достигавшихъ какихъ-либо успіховъ въ развитіи общежитія. Разсматривая явленія въ очень большомъ масштабъ, всеобщая исторія сосредоточивается, главнымъ образомъ, на культурныхъ завоеваніяхъ, которыхъ удалось достигнуть тому или другому народу. Наобороть, когда особо изучается исторія отдільнаго народа, круговоръ изучающаго ствсияется самымъ предметомъ изученія. Здёсь наблюденію не подлежить ни взаимодействіе народовъ, ни ихъ сравнительное культурное значеніе, ни ихъ историческое преемство: преемственно смѣнявшіеся пароды здёсь разсматриваются не какъ послёдовательные моменты цивилизаціи, не какъ фазы человіческого развитія, а раз-

сматриваются сами въ себъ, какъ отдъльныя этнографическія особи, въ которыхъ, повторяясь, видоизмѣнялись извъстные процессы общежитія, тъ или другія сочетанія условій человъческой жизни. Постепенные успъхи общежитія въ связи причинъ и следствій наблюдаются на ограниченномъ полѣ, въ извѣстныхъ географическихъ и хронологическихъ предълахъ. Мысль сосредоточивается на другихъ сторонахъ жизни, углубляется въ самое строеніе человіческаго общества, въ то, что производить эту причинную связь явленій, т.-е. въ самыя свойства и действіе историческихъ силъ, строящихъ общежите. Изучение мъстной исторіи даеть и наиболье обильный матеріаль для исторической соціологіи.

Двѣ точки врѣнія. Итакъ разница въ точкахъ зрвнія и ихъ сравнительномъ удобствъ. Эти точки зрънія вовсе не исключають одна другой, напротивъ, пополняютъ другъ друга. Не только общая и мъстная исторія, но и отдъльные историческіе факты могуть быть изследуемы съ той или другой стороны по усмотрънію изслъдователей. Вз древнемз правъ Мэна и Античной городской общинь Фюстель-де-Куланжа предметь одинаковъ — родовой союзъ; но у последняго этотъ союзъ разсматривается, какъ моментъ античной цивилизаціи чли какъ основа греко-римскаго общества, а у перваго какъ возрасть человъчества, какъ основная стихія людского общежитія. Конечно, для всесторонняго познанія предмета желательно совм'єщеніе об'ємхъ точекъ зрівнія въ историческомъ изученіи. Но цёлый рядъ соображеній побуждаетъ историка при изученіи м'єстной исторіи быть по преимуществу соціологомъ.

Преобладаніе соціодогической точки зрйнія въ мъст-

Всеобщая исторія создавалась, по крайней мірь досель, не совокупной жизнью всего челов вчества, существовавшаго ной исторіи. Въ извъстное время, и не однообразнымъ взаимодъйствіемъ всъхъ силь и условій человітческой жизни, а отдільными народами или группами немногихъ народовъ, которые преемственно смѣнялись при разнообразномъ мѣстномъ и временномъ подборъ силъ и условій, нигдъ болье не повторяв. шемся. Эта непрерывная сміна народовь на исторической сцень, этоть вычно измыняющийся подборь историческихы силь и условій можеть показаться игрой случайностей, лишающей историческую жизнь всякой планом врности и закономърности. На что можетъ пригодиться изучение историческихъ сочетаній и положеній, когда-то и для чего-то сложившихся въ той или другой странв, нигдв болве неповторимыхъ и непредвидимыхъ? Мы хотимъ знать по этимъ сочетаніямъ и положеніямъ, какъ раскрывалась внутренняя природа человъка въ общеніи съ людьми и въ борьбъ съ окружающей природой; хотимъ видеть, какъ въ явленіяхъ, составляющихъ содержаніе историческаго процесса, человъчество развертывало свои скрытыя силы, -- словомъ, слъдя за необозримой цънью исчезнувшихъ покольній, мы хотимъ исполнить заповъдь древняго оракула — познать самихъ себя, свои внутреннія свойства и силы, чтобы по нимъ устроить свою земную жизнь. Но по условіямъ своего земного бытія человіческая природа какъ въ отдільныхъ лицахъ, такъ и въ цёлыхъ народахъ, раскрывается не вся вдругь, цъликомъ, а частично и прерывисто, подчиняясь обстоятельствамъ мѣста и времени. По этимъ условіямъ отдільные народы, принимавшіе напболье видное участіе въ историческомъ процессь, особенно ярко проявляли ту или другую силу человъческой природы. Грекн, раздробленные на множество слабыхъ городскихъ республикъ, съ непревзойденной силой и цёльностью развилп въ себъ художественное творчество и философское мышленіе, а римляне, основавшіе небывалую военную имперію

изъ завоеваннаго ими міра, дали ему удивительное гражданское право. Въ томъ, что сделали оба эти народа, видятъ ихъ историческое признаніе. Но было ли въ ихъ судьбъ что-либо роковое? Была ли предназначена въ удѣль Греціи идея красоты и истины, а Италіи чутье правды? Исторія отвъчаеть на это отрицательно. Древніе римляне были посредственные художники-подражатели. Но потомки ихъ, смѣшавшіеся съ покорившими ихъ варварами, потомъ воскресили древнее греческое искусство и сдълали Италію образцовой художественной мастерской для всей Европы, а родичи этихъ варваровъ, оставшіеся въ лісахъ Германіи, спустя въка особенно усердно реципировали римское право. Между тымь Греція съ преемницей павшаго Рима Византіей, тоже осв'яженная наплывомъ варваровъ, посл'я Юстиніанова кодекса и Софійскаго собора не оставила памятныхъ образцовъ ни въ искусствъ, ни въ правовъдъніи. Возьмемъ примъръ изъ новъйшаго времени. Въ концъ XVIII и въ началѣ XIX в. въ Европѣ не было народа болѣе мирнаго, идиллическаго, философскаго и — болье пренебрегаемаго сосъдями, чъмъ нъмцы. А менъе, чъмъ сто лъть спустя послѣ появленія Вертера и только черезъ одно поколѣніе отъ Іены этотъ народъ едва не завоеваль всей воинственной Франціи, провозгласиль право силы, какъ принципъ международныхъ отношеній, и поставиль подъ ружье всѣ народы континентальной Европы.

Идеальная цъль соціо-

Значить, тайна исторического процесса собственно не логическаго въ странахъ и народахъ, по крайней мъръ не исключительно въ нихъ самихъ, въ ихъ внутреннихъ постоянныхъ, данныхъ разъ навсегда особенностяхъ, а въ тѣхъ многообразныхъ и измѣнчивыхъ, счастливыхъ или неудачныхъ сечетаніяхь вившнихь и внутреннихь условій развитія, какія складываются въ извъстныхъ странахъ для того или

другого народа на бол ве или мен ве продолжительное время. Эти сочетанія — основной предметь исторической соціологіп. Хотя они запечатльны мъстнымъ характеромъ и внъ даннаго мъста неповторимы, но это не лишаетъ ихъ научнаго интереса. Чрезъ общества, подпадавшія подъ ихъ дійствіе, они вызывали наружу тѣ или другія свойства человѣчества, раскрывали его природу съ разныхъ сторонъ. Всѣ исторически слагавшіяся общества — все различныя м'єстныя сочетанія разныхъ условій развитія. Следовательно, чемъ больше изучимъ мы такихъ сочетаній, тімь полніве узнаемъ свойства и дъйствіе этихъ условій, каждаго въ отдъльности или въ данномъ наиболее своеобразномъ подборе. Такъ этимъ путемъ, быть можеть, удастся выяснить, какъ общее правило, когда, напримъръ, капиталъ убиваетъ свободу труда, не усиливая его проивводительности, и когда помогаеть труду стать болье производительнымь, не порабощая его. Изучая мъстную исторію, мы познаемъ составъ людского общежитія и природу составныхъ его элементовъ. Изъ науки о томъ, какъ строилось человъческое общежитіе, можеть со временемъ — и это будеть торжествомъ исторической науки — выработаться и общая соціологическая часть ея, — наука объ общих законахъ строенія человъческихъ обществъ, приложимыхъ независимо отъ преходящихъ мъстныхъ условій.

Опредъливъ, въ какомъ соотношени должны находиться при изучении мъстной истории точки зрънія культурно-историческая и соціологическая, перейдемъ теперь къ ближайшему разсмотрънію самаго этого вопроса объ условіяхъ развитія людскихъ обществъ, о тъхъ или иныхъ сочетаніяхъ этихъ условій.

Историческій процессь, какъ мы его опредѣлили, сла-основны гается изъ совмѣстной работы нѣсколькихъ силъ, смыкаю- житія.

щихъ отдъльныя лица въ общественные союзы. Въ области опытнаго или наблюдательнаго познанія, а не созерцательнаго, богословскаго въдънія, мы различаемъ двъ основныя первичныя силы, создающія и движущія совм'єстную жизнь людей: это — человъческій духь и внъшняя или такъ называемая физическая природа. Но исторія не наблюдаеть діятельности отвлеченнаго человъческаго духа: это область метафизики. Равнымъ образомъ она не въдаетъ и одинокаго, отръшеннаго отъ общества человъка: человъкъ самъ по себъ не есть предметь историческаго изученія; предметь этого изученія — совмѣстная жизнь людей. Историческому наблюденію доступны конкретные виды или формы, какіе принцмаеть человъческій духь въ совмъстной жизни людей: это индивидуальная человъческая мичность и человъческое общество. Я разумью общество, какъ историческую силу, не въ смыслѣ какого-либо спеціальнаго людского союза, а просто какъ фактъ, что люди живутъ вмѣстѣ и въ этой совивстной жизни оказывають вліяніе другь на друга. Это взаимное вліяніе совм'єстно живущихъ людей и образуеть въ строеніи общежитія особую стихію, имфющую особыя свойства, свою природу, свою сферу дъятельности. Общество составляется изъ лицъ; но лица, составляющія общество, сами по себъ каждое — далеко не то, что всъ они вмъстъ, въ составъ общества: здъсь они усиленно проявляють одни свойства и скрывають другія, развивають стремленія, которымъ ніть міста въ одинокой жизни, посредствомъ сложенія личныхъ силь производять действія, непосильныя для каждаго сотрудника въ отдёльности. Извъстно, какую важную роль играють въ людскихъ отношеніяхъ прим'єръ, подражаніе, зависть, соперничество, а въдь эти могущественныя пружины общежитія вызываются въ дъйствію только при нашей встрычь съ ближними.

навязываются намъ обществомъ. Точно такъ и внъшняя природа нигдъ и никогда не дъйствуеть на все. человъчество одинаково, всей совокупностью своихъ средствъ и вліяній. Ея дъйствіе подчинено многообразнымъ географическимъ измѣненіямъ: разнымъ частямъ человѣчества по его размѣщенію на земномъ шарѣ она отпускаетъ неодинаковое количество свъта, тепла, воды, міазмовъ, бользней, — даровъ и бъдствій, а оть этой неравномърности зависять мѣстныя особенности людей. Я говорю не объ извъстныхъ антропологическихъ расахъ, бълой, темно-желтой, коричневой и проч., происхождение которыхъ во всякомъ случав нельзя объяснить только мыстными физическими вліяніями; я разумью ть преимущественно бытовыя условія и духовныя особенности, какія вырабатываются въ людскихъ массахъ подъ очевиднымъ вліяніемъ окружающей природы и совокупность которыхъ составляетъ то, что мы называемъ народнымъ темпераментомъ. Такъ и внъшняя природа наблюдается въ исторической жизни, какъ природа страны, гдъ живетъ извъстное людское общество, и наблюдается какъ сила, поскольку она вліяеть на быть и духовный складъ людей.

Итакъ человъческая личность, людское общество и при его элеменрода страни — вотъ тъ три основныя историческія силы,
которыя строять людское общежитіе. Каждая изъ этихъ
силь вносить въ составъ общежитія свой запасъ элементовъ или связей, въ которыхъ проявляется ея дъятельность и которыми завязываются и держатся людскіе союзы.
Элементы общежитія — это либо свойства и потребности
нашей природы, физической и духовной, либо стремленія
и цъли, какія рождаются изъ этихъ свойствъ и потребностей при участіи внъшней природы и другихъ людей, т.-е.
общества, либо, наконецъ, отношенія, какія возникають

между людьми изъ ихъ цёлей и стремленій. Сообразно съ такимъ или инымъ происхожденіемъ одни изъ этихъ элементовъ могутъ быть признаны простыми пли первичными, другіе — производными, вторичнаго и дальнѣйшихъ образованій изъ совмѣстнаго дѣйствія простыхъ. По основнымъ свойствамъ и потребностямъ человъка эти элементы можно раздълять на физіологическіе — поль, возрасть, кровное родство, экономические — трудъ, капиталъ, кредигъ, юридические и политические - власть, законъ, право, обязанности, духовные — религія, наука, искусство, нравственное чувство.

Схема соці-

Общежите складывается изъ своихъ элементовъ и подпроцесса. держивается двумя средствами, общеніем и преемством. Чтобы стало возможно общение между людьми, необходимо что-либо общее между ними. Это общее возможно при двухъ условіяхъ: чтобы люди понимали другь друга и чтобы нуждались другь въ другь, чувствовали потребность одинъ въ другомъ. Эти условія создаются двумя общими способностями: разумомъ, дъйствующимъ по одинаковымъ законамъ мышленія и въ силу общей потребности познанія, и волей, вызывающей действія для удовлетворенія потребности. Такъ создается взаимодъйствіе людей, возможность воспринимать и сообщать д'яйствіе. Такимъ обм'яномъ д'яйствій отд'яльныя лица, обладающія разумомь и волей, становятся способны вести общія діла, смыкаться въ общества. Безъ общихъ понятій и цілей, безь разділяемых всіми или большинствомъ чувствъ, интересовъ и стремленій люди не могутъ составить прочнаго общества; чёмъ больше возникаетъ такихъ связей и чемъ больше получають оне власти надъ волей соединяемыхъ ими людей, темъ общество становится прочнъе. Устаиваясь и твердъя отъ времени, эти связи превращаются въ нравы и обычаи. Въ силу техъ же усло-

вій общеніе возможно не только между отдёльными лицами, но и между цѣлыми чередующимися поколѣніями: это и есть историческое преемство. Оно состоить въ томъ, что достояніе одного покольнія, матеріальное и духовное, передается другому. Средствами передачи служать наслидование и воспитаніе. Время закрѣпляеть усволемое наслѣдіе новой нравственной связью, историческим преданіем, которое, дъйствуя изъ покольнія въ покольніе, претворяеть насльдуемые отъ отцовъ и дъдовъ завъты и блага въ наслъдственныя свойства и наклонности потомковъ. Такъ изъ отдельныхъ лицъ составляются постоянные союзы, переживающіе личныя существованія и образующіе болье или менъе сложные исторические типы. Преемственной связью покольній вырабатывалась цыпь союзовь, все болье усложнявшихся вследствіе того, что въ дальнейшіе союзы последовательно входили новые элементы вторичнаго образованія, возникавшіе изъ взаимодѣйствія первичныхъ. На физіологическихъ основахъ кровной связи строилась первобытная семья. Семьи, пошедшія отъ одного корня, образовывали родъ, другой кровный союзъ, въ составъ котораго входили уже религіозные и юридическіе элементы, почитаніе родоначальника, авторитеть стар вйшины, общее имущество, круговая самооборона (родовая месть). Родъ черезъ нарожденіе разростался въ племя, генетическая связь котораго выражалась въ единствъ языка, въ общихъ обычаяхъ и преданіяхъ, а изъ племени или племенъ посредствомъ разділенія, соединенія и ассимиляціи составлялся народь, когда къ связямь этнографическимь присоединялась нравственная, сознаніе духовнаго единства, воспитанное общей жизнью и совокупной дъятельностью, общностью историческихъ судебъ и интересовъ. Наконецъ, народъ становится государством, когда чувство національнаго единства получаеть

выражение въ связяхъ политическихъ, въ единствъ верховной власти и закона. Въ государствъ народъ становится только политической, но и исторической личностью не болте или менте ясно выраженнымъ національнымъ характеромъ и сознаніемъ своего мірового значенія.

Таковы основныя формы общежитія, представляющія последовательные моменты его роста. Начавшись кровной связью тёсной семьи, процессъ завершался сложнымъ государственнымъ союзомъ. При этомъ каждый предшествующій союзъ входиль въ составъ последующаго, изъ него развивавшагося. На высшей ступени, въ государствъ, эти союзы совмъщались: семья съ остатками родового союза становилась въ ряду частныхъ союзовъ, какъ основная клеточка общественной организаціи; племена и народы либо ложились въ основу сословнаго деленія, либо оставались простыми этнографическими группами съ нравственными связями и общими историческими воспоминаніями, но безъ юридическаго значенія, какъ это бывало въ разноплеменныхъ, многонародныхъ государствахъ. Но складываясь изъ союзовъ кровнаго родства, общественный составъ государства подвергался обратному процессу внутренняго расчлененія по разнообразнымъ частнымъ интересамъ, матеріальнымъ п духовнымъ. Такъ возникали многообразные частные союзы, которые входять въ составъ гражданскаго общества.

Научный интересъ ныхъ соці-

Я напомниль вамь эту извёстную общую схему соціальноразнообраз-историческаго процесса для того, чтобы на ней показать, альных в со- какія явленія наблюдаются въ этомъ процесст при мтстномъ его изученіи. Безконечное разнообразіе союзовъ, изъ которыхъ слагается человъческое общество, происходить отъ того, что основные элементы общежитія въ разныхъ мѣстахъ и въ разныя времена являются не въ одинаковомъ подборѣ, приходять въ различныя сочетанія, а разно-

образіе этихъ сочетаній создается въ свою очередь не только количествомъ и подборомъ составныхъ частей, большею или меньшею сложностью людскихъ союзовъ, но и различнымъ соотношеніемъ однихъ и тіхъ же элементовъ, напр. преобладаніемъ одного изъ нихъ надъ Въ этомъ разнообразіи, коренная причина котораго въ безконечныхъ измѣненіяхъ взаимодѣйствія историческихъ силь, самое важное то, что элементы общежитія въ различныхъ сочетаніяхъ и положеніяхъ обнаруживають неодинаковыя свойства и действія, повертываются передь наблюдателемь различными сторонами своей природы. Благодаря тому даже въ однородныхъ союзахъ одни и тѣ же элементы стоятъ и дъйствують неодинаково. Кажется, что можеть быть въ человъческомъ общежитіи проще п однообразнъе семьи? Но какая разница между семьей христіанской и языческой или между семьей древней, въ составъ которой входили и челядинцы, какъ родные, и въ которой всв домочадцы рабски безмольствовали передъ домовладыкой, и семьей повой, основанной исключительно на кровномъ родствъ и въ которой положение всъхъ членовъ обезпечено не только юридическими, но еще болье нравственными опредъленіями, гдѣ власть родителей является не столько совокупностью правъ надъ домочадцами, сколько совокупностью обязапностей и заботь о дътяхь. Присутствіе элементовь, незамътныхъ въ составъ первобытной языческой семьи, измънило характеръ союза. Одни и тъ же элементы, сказалъ я, дъйствують неодинаково въ различныхъ сочетаніяхъ. Если мы замъчаемъ, что въ одной и той же странъ въ разныя времена капиталь то порабощаль трудь, то помогаль развитио его свободной деятельности, усиливая его производительность, то служиль источникомъ почета, уваженія къ богатству, то разжигаль пенависть или презрѣніе со сто-

роны бідноты, — мы въ праві заключать, что соціальный составъ и нравственное настроеніе общества въ той странъ подвергались глубокимъ переломамъ. Или примите въ соображеніе, какъ видоизм'вняется начало коопераціи въ семьв, въ артели, въ торговой компаніи на акціяхъ, въ товариществъ на въръ. Посмотрите также, какъ измъняется образъ дъйствій государственной власти отъ состоянія общества въ разные періоды государственной жизни: она действуетъ то независимо отъ общества, то въ живомъ единеніи съ нимъ, то закръиляеть существующія неравенства и даже создаеть новыя, то уравниваеть классы и поддерживаеть равновъсіе между общественными силами. Даже одни и тъ же лица, образуя различные по характеру союзы, вследстве разнообразія интересовь, ими руководящихь, действують различно въ торговой конторф, въ составъ ученаго, художественнаго или благотворительнаго общества. Еще примѣръ. Трудъ — нравственный долгь и основа нравственнаго порядка. Но трудъ труду рознь. Извёстно, что трудъ подневольный, кръпостной, производить далеко не дъйствіе на хозяйственный и нравственный быть народа, какъ трудъ вольный: онъ убиваеть энергію, ослабляеть предпріимчивость, развращаеть нравы и даже портить расу физически. Въ последнія десятильтія передъ освобожденіемъ крестьянъ у насъ сталь прекращаться естественный прирость крупостного населенія, т.-е. начинала вымирать цълая половина сельской Россіи, такъ что отмына крыпостного права переставала быть вопросомъ только справедливости или челов колюбія, а становилась діломъ стихійной необходимости. Последній примерь. Известно, что въ первобытномъ кровномъ союзъ личность исчезала подъ гнетомъ старшаго и ея высвобождение изъ-подъ этого гнета надобно считать значительнымъ успъхомъ въ ходъ цивилизаціи

необходимымъ для того, чтобы общество могло устроиться на началахъ равноправности и личной свободы. Но прежде чемь успели восторжествовать эти начала, свобода предоставленнаго самому себъ одинокаго человъка по мъстамъ содъйствовала успъхамъ рабства, вела къ развитію личной кабалы, иногда болье тяжкой сравнительно сь гнетомь старинныхь родовыхь отношеній. Значить, личная свобода при извъстномъ складъ общежитія можеть вести къ подавленію личности, и когда мы читаемъ статью Уложенія царя Алексъя Михайловича, которая грозить кнутомъ и ссылкой на Лену свободному человѣку, вступившему въ личную зависимость отъ другого, мы не знаемъ, что делать, сочувствовать ли эгалитарной мысли закона, или скорбъть о крутомъ средствъ, которымъ опъ одно изъ самыхъ ценныхъ правъ человека превращаль въ тяжкую государственную повинность.

Изъ приведенныхъ примъровъ видимъ, что составомъ общества въ различныхъ сочетаніяхъ устанавливается неодинаковое отношение между составными элементами, а съ измѣненіемъ взаимнаго отношенія и самые элементы обнаруживають различныя свойства и дыйствують неодинаково.

Зная, съ какими вопросами надобно обращаться къ исто- общая на-Зная, съ какими вопросами надооно обращаться по ного училя цель рическимъ явленіямъ, чего искать въ нихъ, можно опредѣ- пзученія мастной ислить и научное значение исторіи изв'єстнаго народа по отношенію къ общему историческому изученію человівчества. Это значеніе можеть быть двоякое: съ одной стороны, оно опредъляется энергіей развитія народа и, въ связи съ этимъ, степенью его вліянія на другіе народы, а черезъ нихъ на общее культурное движеніе человічества; съ другой стороны, отдъльная исторія извъстнаго народа можеть быть важна своеобразностью своихъ явленій независимо отъ ихъ

культурнаго значенія, когда представляеть изучающему возможность наблюдать такіе процессы, которые особенно явственно вскрывають механику исторической жизни, въ которыхъ историческія силы являются въ условіяхъ действія, рѣдко повторявшихся или нигдѣ болѣе не наблюдаемыхъ, хотя бы эти процессы и не оказали значительнаго вліянія на общее историческое движеніе. Съ той стороны научный интересь исторіи того или другого народа опредѣляется количествомъ своеобразныхъ мѣстныхъ сочетаній и воскресаемыхъ ими свойствъ тъхъ или иныхъ элементовъ общежитія. Въ этомъ отношеніи исторія страны, которая представляла бы повтореніе явленій и процессовь, уже имъвшихъ місто въ другихъ странахъ, если только въ исторіи возможенъ подобный случай, представляла бы для наблюдателя немного научнаго интереса.

**У**добство исторіи Рос--ээригокоін

Исторія Россіи представляєть нікоторыя методологичесін дан со- скія удобства для отдільнаго соціологическаго изученія. каго взуче-Эти удобства состоять 1) въ сравнительной простоть господствующихъ въ ней процессовъ, помогающей достаточно отчетливо разглядъть работу историческихъ силъ, дъйствіе и значеніе различныхъ пружинъ, входившихъ въ сравнительно несложный составъ нашего общежитія; 2) въ своеобразном сочетаніи дъйствовавших въ нашей исторіи условій народной жизни. Сравнительная простота строя нашей исторической жизни не мізшала своеобразности ея строенія. Въ ней наблюдаемъ действіе техь же историческихъ силь и элементовъ общежитія, что и въ другихъ европейскихъ обществахъ: но у насъ эти силы дъйствуютъ съ неодинаковой напряженностью, эти элементы являются въ иномъ подборъ, принимаютъ иные размъры, обнаруживають свойства, незамётныя въ другихъ странахъ. Благодаря всему этому, общество получаеть своеобразный составъ

и характерь, народная жизнь усвояеть особый темпъ движенія, попадаеть въ необычныя положенія и комбинаціи условій. Приведу нѣсколько примѣровъ. Во всякой странѣ система ръкъ давала направление торговлъ, свойствомъ почвы обусловливался характеръпромышленности. Въ первые въка нашей исторіи, когда главная масса русскаго населенія сосредоточивалась въ черноземной области средняго Днепра съ его обоюдосторонними притоками, важнъйшія ръки южной Руси направляли русскую торговлю къ черноморскимъ, азовскимъ и волжско-каспійскимъ рынкамъ, гдъ спрашивались преимущественно медъ, воскъ, мъха — продукты лъса и въ меньшей степени хлъбъ. Это сдълало внъшнюю торговлю господствующей силой въ народномъ хозяйствъ русскихъ славянъ и вызвало усиленное развитіе лівсныхъ промысловъ, звіроловства и бортничества. Но потомъ подъ давленіемъ, шедшимъ изъ тѣхъ же степей, по которымъ продегали пути русской торговли, главная масса русскаго населенія передвинулась въ область верхней Волги, на алаунскій суглинокъ. Удаленіе отъ приморскихъ рынковъ ослабило внёшній сбыть и сократило лёсную промышленность, а это привело къ тому, что хлѣбопашество стало основой народнаго хозяйства. И воть случилось, что на открытомъ днъпровскомъ черноземъ Русь усиленно эксплуатировала лесныя богатства и торговала, а на лесистомъ верхне-волжскомъ суглинкъ стала усиленно выжигать льсь и пахать. Внышнія международныя отношенія, вліявразмѣщеніе населенія въ странѣ, сплетались съ внутренними географическими ея особенностями въ такой запутанный узель, что народный трудь, подчиняясь однимъ условіямь, получаль направленіе, не соотв'єтствовавшее другимъ. Въ народно-хозяйственномъ быту, такъ своеобразно складывавшемся, естественно ожидать явленій, не подходящихъ подъ привычныя нормы. Въ 1699 г. Петръ Великій предписаль русскимъ купцамъ торговать, какъ торгують въ другихъ государствахъ, компаніями, складывая свои капиталы. Дело по непривычке и недостатку доверія шло туго. Между тымь древняя Русь выработала свою форму торговаго товарищества, въ которомъ соединялись не капиталы, а лица на основѣ родства и нераздѣльности имущества. Подъ руководствомъ и отвътственностью старшаго неотдъленные родственники вели торговое дъло не какъ товарищи-пайщики, а какъ подчиненные агенты хозяина. Это — торговый домь, состоявшій изъ купца-хозяина съ его "купеческими братьями", "купеческими сыновьями" и т. д. Эта форма коопераціи наглядно показываеть, какъ потребность коллективной деятельности, при недостатке взаимнаго довфрія въ обществф, искала средствъ удовлетворенія подъ домашнимъ кровомъ, цёпляясь за остатки кровнаго союза.

Такъ въ нашемъ прошломъ историкъ-соціологъ встрѣтитъ не мало явленій, обнаруживающихъ разностороннюю
гибкость человѣческаго общества, его способность примѣняться къ даннымъ условіямъ и комбинировать наличныя
средства согласно съ потребностями. Мы только что видѣли,
какъ изъ древне-русскаго родственнаго союза подъ дѣйствіемъ экономической потребности выработалась идея
торговаго дома. Сейчасъ увидимъ, какъ идея нравственнаго
порядка подъ дѣйствіемъ мѣстныхъ условій послужила
средствомъ для удовлетворенія хозяйственныхъ пуждъ населенія. Вмѣстѣ съ христіанствомъ на Русь принесена
была съ Востока мысль объ отреченіи отъ міра, какъ
о вѣрнѣйшемъ пути къ спасенію и труднѣйшемъ подвигѣ
христіанства. Мысль эта воспринята была русскимъ обществомъ такъ живо, что менѣе чѣмъ черезъ сто лѣтъ

кіевскій Печерскій монастырь явиль высокіе образцы иноческаго подвижничества. Три-четыре вѣка спустя та же мысль вела ряды отшельниковъ въ глухіе лѣса сѣвернаго Заволжья. Но многочисленные лѣсные монастыри, тамъ основанные ими, вопреки ихъ волѣ получили значеніе, не отвѣчавшее духу виваидскаго и авонскаго пустыножительства. Первоначальная идея иночества не померкла, но мѣстныя нужды осложнили ее интересами, изъ нея прямо не вытекавшими, превративъ тамошніе пустынные монастыри частью въ сельскіе приходскіе храмы и убѣжища для престарѣлыхъ людей изъ окрестнаго населенія, частью въ безсемейныя земледѣльческія и промышленныя общины и опорные пункты, своего рода переселенческія станціи крестьянскаго колонизаціоннаго движенія.

Итакъ, повторяю, при сравнительной простотъ строя наше заключене. общество строилось посвоему подъ дъйствіемъ мъстнаго подбора и соотношенія условій народной жизни. Разсматривая эти условія въ самую раннюю пору сравнительно съ дъйствовавшими въ западной Европъ, найдемъ и первоначальный источникъ объихъ особенностей нашей исторіи, такъ облегчающихъ изучение ея общественныхъ явлений. Съ первобытнымъ культурнымъ запасомъ, принадлежавшимъ всъмъ арійскимъ племенамъ и едва ли значительно умноженнымъ въ эпоху переселенія народовъ, восточные славяне съ первыхъ своихъ шаговъ въ предълахъ Россіи очутились въ географической и международной обстановкъ, совсемь непохожей на ту, въ какую несколько раньше попали ихъ арійскіе родичи, германскія племена, начавшія новую исторію западной Европы. Тамъ бродячій германецъ усаживался среди развалинъ, которыя прямо ставили его вынесенныя изъ лісовъ привычки и представленія подъ вліяніе мощной культуры, въ среду покоренныхъ ими ри-

млянъ или романизованныхъ провинціаловъ павшей имперіи, становившихся для него живыми проводниками и истолкователями этой культуры. Восточные славяне, напротивъ, увидъли себя на безконечной равнинъ, своими ръками мѣшавшей имъ плотно усѣсться, своими лѣсами и болотами затруднявшей имъ хозяйственное обзаведение на новосельъ, среди сосъдей, чуждыхъ по происхожденію и низшихъ по развитію, у которыхъ нечёмъ было позаимствоваться и съ которыми приходилось постоянно бороться, въ странф пенасиженной и нетронутой, прошлое которой не оставило прищельцамъ никакихъ житейскихъ приспособленій и культурныхъ преданій, не оставило даже развалинъ, а только однъ безчисленныя могилы въ видъ кургановъ, которыми усъяна степная и лъсная Россія. Этими первичными условіями жизни русскихь славянь опредѣлилась и сравнительная медленность ихъ развитія, и сравнительная простота ихъ общественнаго состава, а равно и значительная своеобразность и этого развитія, и этого состава.

Запомнимъ хорошенько этотъ начальный моментъ нашей исторіи: онъ поможеть намъ оріентироваться при самомъ началѣ пути, намъ предстоящаго.

\*\*

### Лекція II.

Планъ курса. — Колонизація страны, какъ основной факть русской исторіи. — Періоды русской исторіи, какъ главные моменты колонизаціи. — Господствующіе факты каждаго періода. — Видимая неполнота плана. — Историческіе факты и такъ называемыя идеи. — Различное происхожденіе и взаимодействіе тёхь и другихь. — Когда идея становится историческимъ фактомъ. Существо и методологическое значеніе фактовъ политическихъ и экономическихъ. — Практическая цаль изученія отечественной исторіи.

Мы говорили о научныхъ задачахъ изученія мѣстной исторіи. Мы нашли, что основная задача такого ченія — познаніе природы и действія историческихь силь въ мъстныхъ сочетаніямь общественныхъ элементовъ. Теперь, руководясь этой задачей, установимъ планъ курса.

На протяженіи всей нашей исторіи наблюдаемъ нісколько формь или складовь общежитія, преемственно въ ней смѣнившихся. Эти формы общежитія создавались различными сочетаніями общественныхъ элементовъ. Основное условіе, направлявшее смену этихъ формъ, заключалось въ своеобразномъ отношеніи населенія къ странь, -- отношеніи, дьйствовавшемь въ нашей исторіи цілые віка, дійствующемь и доселъ.

Обширная восточно-европейская равнина, на которой обра- колонизазовалось русское государство, въ началѣ нашей исторіи

ція, какъ фактъ.

не является на всемъ своемъ пространствъ заселенной тъмъ народомъ, который досель дълаеть ея исторію. Наша исторія открывается тёмъ явленіемъ, что восточная вётвь славянства, потомъ разросшаяся въ русскій народъ, вступаетъ на русскую равнину изъ одного ея угла, съ юго-запада, со склоновъ Карнатъ. Въ продолжение многихъ въковъ этого славянскаго населенія было далеко недостаточно, чтобы сплошь съ нѣкоторой равномѣрностью занять всю равнину. Притомъ, по условіямъ своей исторической жизни и географической обстановки оно распространялось по равнинъ не постепенно путемъ нарожденія, не разселяясь, а переселяясь, переносилось птичьими перелетами изъ края въ край, покидая насиженныя мъста и садясь на новыя. При каждомъ такомъ передвиженіи оно становилось подъ дъйствіе новыхъ условій, вытекавшихъ какъ изъ физическихъ особенностей новозанятаго края, такъ и изъ новыхъ внѣшнихъ отношеній, какія завязывались на новыхъ мѣстахъ. Эти мъстныя особенности и отношенія при каждомъ новомъ размъщени народа сообщали народной жизни особое направленіе, особый складъ и характеръ. Исторія Россіи есть исторія страны, которая колонизуется. Область колонизаціи въ ней расширялась вмъстъ съ государственной ея территоріей. То падая, то поднимаясь, это в'яковое движеніе продолжается до нашихъ дней. Оно усилилось съ отмѣной крипостного права, когда начался отливъ населенія изъ центральныхъ черноземныхъ губерній, гдѣ оно долго искусственно сгущалось и насильственно задерживалось. Отсюда населеніе пошло разносторонними струями въ Новороссію, на Кавказъ, за Волгу и далъе за Каспійское море, особенно за Ураль въ Сибирь, до береговъ Тихаго океана. Во второй половинъ XIX-в., когда только начиналась русская колонизація Туркестана, тамъ водворилось уже свыше 200 тысячъ

русскихъ и въ томъ числѣ около 100 тыс. образовали до 150 сельскихъ поселеній, составившихся изъ крестьянъпереселенцевъ и мъстами представляющихъ значительные острова почти сплошного земледѣльческаго населенія. Еще напряженнъе переселенческій потокъ въ Сибирь. Оффиціально извѣстно, что ежегодное число переселенцевъ въ Сибирь, до 1880-хъ годовъ не превышавшее 2000 человъкъ, а въ началъ послъдняго десятильтія прошлаго въка достигшее до 50000, съ 1896 г. благодаря Сибирской жельзной дорогѣ возросло до 200000 человѣкъ. Все это движеніе, идущее преимущественно изъ центральныхъ черноземныхъ губерній Европейской Россіи, при ежегодномъ полуторамилліонномъ прирость ея населенія пока еще кажется малозначительнымъ, не даетъ себя чувствовать ощутительными толчками: но со временемъ оно неминуемо отзовется на общемъ положеніи дълъ немаловажными послъдствіями.

Такъ переселенія, колонизація страны была основнымь періоды фактомъ нашей исторіи, съ которымь въ близкой или отда- торіи, какъ ленной связи стояли всѣ другіе ся факты. Остановимся пока менты кона самомъ фактъ, не касаясь его происхожденія. Онъ и ставиль русское население въ своеобразное отношение къ странъ, измѣнявшееся въ теченіе вѣковъ и своимъ измѣненіемъ вызывавшее смѣну формъ общежитія. Этоть факть и послужить основаніемь плана курса. Я дёлю нашу исторію на отдёлы или періоды по наблюдаемымъ въ ней народнымъ передвиженіямь. Періоды нашей исторіи — этапы, посл'єдовательно пройденные нашимъ народомъ въ занятіи и разработкъ доставшейся ему страны до самой той поры, когда, наконецъ, онъ посредствомъ естественнаго нарожденія и поглощенія встрічных инородцевь распространился по всей равнинъ и даже перешелъ за ел предълы. Ряды этихъ

періодовъ — это рядъ приваловъ или стоянокъ, которыми прерывалось движеніе русскаго народа по равнинѣ и на каждой изъ которыхъ наше общежитіе устроилось иначе, чѣмъ оно было устроено на прежней стоянкѣ. Я перечислю эти періоды, указывая въ каждомъ изъ нихъ господствующіе факты, изъ коихъ одинъ — политическій, другой — экономическій, и обозначая при этомъ ту область равнины, на которой въ данный періодъ сосредоточивалась масса русскаго населенія, — не все населеніе, а главная масса его, дѣлавшая исторію.

Приблизительно съ VIII в. нашей эры, не раньше, можемъ мы следить съ некоторой уверенностью за постепеннымъ ростомъ нашего народа, наблюдать внѣшнюю обстановку и внутреннее строеніе его жизни въ предълахъ равнины. Итакъ съ VIII до XIII в. масса русскаго населенія сосредоточивалась на среднемъ и верхнемъ Днъпръ съ его притоками и съ его историческимъ воднымъ продолженіемъ — линіей Ловать-Волховъ. Во все это время Русь политически разбита на отдёльныя болье или менье обособленныя области, въ каждой изъ которыхъ политическимъ и хозяйственнымъ центромъ является большой торговый городъ, первый устроитель и руководитель ен политического быта, потомъ встретившій соперника въ пришломъ князе, но и при немъ не терявщій важнаго значенія. Господствующій политическій факть періода — политическое дробленіе земли подъ руководствомъ городовъ. Господствующимъ фактомъ экономической жизни въ этотъ періодъ является внёшняя торговля съ вызванными ею лесными промыслами, звероловствомъ и бортничествомъ (лъснымъ пчеловодствомъ). Это Русь Диппровская, городовая, торговая.

Съ XIII до средины XV в. приблизительно, среди общаго разброда и разрыва народности, главная масса русскаго

населенія является на верхней Волгі съ ея притоками. Эта масса остается раздробленной политически уже не на городовыя области, а на княжескіе уділы. Уділь — это совсімь другая форма политическаго быта. Господствующій политическій факть періода — удільное дробленіе Верхне-волжской Руси подь властью князей. Господствующимь фактомь экономической жизни является сельскохозяйственная, т.-е. земледільческая эксплуатація алаунскаго суглинка посредствомь вольнаго крестьянскаго труда. Это Русь Верхне-волжская, удпльно-княжеская, вольно-земледпльческая.

Съ половины XV до второго десятильтія XVII в. главная масса русскаго населенія изъ области верхней Волги растекается на югь и востокъ по донскому и средне-волжскому чернозему, образуя особую вътвь народа — Великороссію, которая вмѣсть съ населеніемъ расширяется за предълы верхняго Поволжья. Но расплываясь географически, великорусское племя впервые соединяется въ одно политическое цёлое подъ властью московскаго государя, который править своимъ государствомъ съ помощью боярской аристократіи, образовавшейся изъ бывшихъ удёльныхъ князей и удъльныхъ бояръ. Итакъ господствующій политическій факть періода — государственное объединеніе Великороссін. Господствующимъ фактомъ жизни экономической остается сельскохозяйственная разработка стараго верхне-волжскаго суглинка и новозанятаго средне-волжскаго и донскаго чернозема посредствомъ вольнаго крестьянскаго труда; но его воля начинаеть уже стёсняться по мёрё сосредоточенія землевладънія въ рукахъ служилаго сословія, военнаго класса, вербуемаго государствомъ для внъшней обороны. Это Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-земледъльческая.

Съ начала XVII до половины XIX вѣка русскій народъ распространяется по всей равнинѣ отъ морей Балтійскаго

и Бълаго до Чернаго, до Кавказскаго хребта, Касція и Урала и даже проникаеть на югь и востокъ далеко за Кавказъ, Каспій и Ураль. Политически всѣ почти части русской народности соединяются подъ одною властью: къ Великороссіи примыкають одна за другой Малороссія, Бѣлороссія и Новороссія, образуя Всероссійскую имперію. Но эта собирающая всероссійская власть действуеть уже съ помощью не боярской аристократіи, а военно-служилаго класса, сформированнаго государствомъ въ предшествующій періодъ, — дворянства. Это политическое собираніе и объединеніе частей Русской земли и есть господствующій политическій фактъ періода. Основнымъ фактомъ экономической жизни остается земледёльческій трудь, окончательно ставшій крѣпостнымъ, къ которому присоединяется обрабатывающая промышленность, фабричная и заводская. Это періодъ всероссійскій, императорско-дворянскій, періодъ крѣпостного хозяйства, земледѣльческаго и фабрично-заводскаго.

Таковы пережитые нами періоды нашей исторіи, въ которыхь отразилась сміна исторически вырабатывавшихся у насъ складовь общежитія. Пересчитаемь еще разъ эти періоды, обозначая ихъ по областямь равнины, въ которыхь сосредоточивалась въ разныя времена главная масса русскаго народонаселенія: 1) днипровскій, 2) верхне-волжскій, 3) великорусскій, 4) всероссійскій.

Фанты и иден. Боюсь, что изложенный мною планъ курса вызоветь въ васъ одно важное недоумѣніе. Я буду излагать вамъ факты политическіе и экономическіе съ ихъ разнообразными слѣдствіями и способами проявленія и— только, ничего болѣе. А гдѣ же, можетъ-быть, спросите вы, домашній быть, нравы, успѣхи знанія и искусства, литература, духовные интересы, факты умственной и правственной жизни, — сло-

вомъ то, что на нашемъ обиходномъ языкъ принято называть идеями? Развъ онъ не имъють мъста въ нашей исторіи или развъ онъ — не факторы историческаго процесса? Разумъется, я не хочу сказать ни того, ни другого. Я не знаю общества, свободнаго отъ идей, какъ бы мало оно ни было развито. Само общество — это уже идея, потому что общество начинаетъ существовать съ той минуты, какъ люди, его составляющіе, начинають сознавать, что они — общество. Еще труднъе мнъ подумать, что идеи лишены участія въ историческомъ процессъ. Но именно въ вопросъ объ исторической дъеспособности идей, боюсь, мы можемъ не понять другъ друга, и потому я обязанъ напередъ высказать вамъ свой взглядъ на этотъ предметь.

Прежде всего, обратите внимание на то, что факты политическіе и экономическіе отличаются оть такъ называе мыхъ идей своимъ происхожденіемъ и формами или спосо бами проявленія. Эти факты суть общественные интересы и отношенія, и ихъ источникъ — діятельность общества, совокупныя усилія лиць, его составляющихь. Они и проявляются въ актахъ не единоличнаго, а коллективнаго характера, въ законодательствъ, въ дъятельности разныхъ учрежденій, въ юридическихъ сдёлкахъ, въ промышленныхъ предпріятіяхъ, — въ обороть политическомъ, гражданскомъ, хозяйственномъ. Идеи — плоды личнаго творчества, произведенія одиночной діятельности индивидуальныхъ умовъ и совъстей и въ своемъ нервоначальномъ, чистомъ видъ онъ проявляются въ памятникахъ науки и литературы, въ произведеніяхъ уединенной мастерской художника или въ подвигахъ личной самоотверженной дъятельности въ пользу ближняго. Итакъ, въ явленіяхъ того и другого порядка мы наблюдаемъ дъятельность различныхъ историческихъ силъ, — лица и общества.

Ихъ взаимодъйствіе.

Между объими этими силами, лицомъ и обществомъ, между индивидуальнымъ умомъ и коллективнымъ сознаніемъ происходить постоянный обмёнь услугь и вліяній. Общественный порядокъ питаетъ уединенное размышление и воспитываеть характеры, служить предметомь личныхь убъжденій, источникомъ нравственныхъ правиль и чувствъ, эстетическихъ возбужденій; у каждаго порядка есть свой культь, свое credo, своя поэзія. Зато и личныя убѣжденія, становясь господствующими въ обществъ, входять въ общее сознаніе, въ нравы, въ право, становятся правилами, обязательными и для тёхъ, кто ихъ не раздёляеть, т.-е. дълаются общественными фактами.

Условів разватія иден въ

Такъ отъ общественныхъ отношеній отлагаются идеи, всториче- а иден перерабатываются въ общественныя отношенія. Но въ историческомъ изучени не следуеть смешивать те и другія, потому что это — явленія различныхъ порядковъ. Исторія им'єть д'єло не съ челов'єкомь, а съ людьми, въдаетъ людскія отношенія, предоставляя одиночную дъятельность человъка другимъ наукамъ. Вы поймете, когда личная идея становится общественнымъ, т.-е. историческимъ фактомъ: это — когда она выходить изъ предбловъ личнаго существованія и дізается общимь достояніемь и не только общимъ, но и обязательнымъ, т.-е. общепризнаннымъ правиломъ или убъжденіемъ. Но чтобы личная пдея получила такое обязательное действіе, нужень целый приборъ средствъ, поддерживающихъ это дъйствіе, — общественное митніе, требованіе закона или приличія, гнеть полицейской силы. Идеи становятся историческими факторами подобно тому, какъ делаются ими силы природы. Сколько въковъ отъ созданія міра молнія повидимому безполезно и даже разрушительно озаряла ночную мглу, пугая воображение и не увеличивая количества свъта, потребляе-

маго человъкомъ, не замъняя даже ночника при колыбели! Но потомь электрическую искру поймали и приручили, дисциплинировали, запрягли въ придуманный для нея снарядъ и заставили освъщать улицы и залы, пересылать письма и таскать тяжести — словомъ, превратили ее въ культурное средство. И идеи нуждаются въ подобной же обработкъ, чтобы стать культурно-историческими факторами. Сколько прекрасныхъ мыслей, возникавшихъ въ отдёльныхъ умахъ, погибло и погибаетъ безследно для человечества только потому, что не получаеть во-время надлежащей обработки и организаціи! Онъ украшають частное существованіе, разливають много світа и тепла въ семейномъ или дружескомъ кругу, помогая домашнему очагу, но ни на одинъ замътный градусъ не поднимають температуры общаго благосостоянія, потому что ни въ правъ, ни въ экономическомъ оборотъ не находять соотвътствующаго прибора, учрежденія или предпріятія, которое вывело бы ихъ изъ области добрыхъ упованій, т.-е. досужихъ грезъ, и дало бы имъ возможность дъйствовать на общественный порядокъ. Такія необработанныя, какъ бы сказать, сырыя идеи не исторические факты: ихъ мъсто въ біографіи, въ философіи, а не въ исторіи.

Теперь я прошу васъ возвратиться къ программъ курса. иден-нето-Изучая факты политическіе и экономическіе, мы въ основъ каждаго изъ нихъ найдемъ какую-либо идею, которая, можеть быть, долго блуждала въ отдёльныхъ умахъ, прежде чёмь добилась общаго признанія и стала руководительницей политики, законодательства или хозяйственнаго оборота. Только такія идеи и могуть быть признаны историческими явленіями. Такимъ образомъ сама жизнь помогаеть историческому изученію: она производить практическую разборку идей, отдёляя дёловыя или счастливыя оть досу-

жихъ или неудачныхъ. Въ литературѣ мы встрѣчаемъ осадокъ того, что было передумано и перечувствовано отдёльными мыслящими людьми извъстнаго времени. Но далеко весь запасъ личной мысли и чувства ЭТОТЪ дить въ житейскій обороть, делается достояніемь общества, культурно-историческимъ запасомъ. Что изъ этого запаса усвояется общежитіемъ, то воплощается въ учрежденіе, въ юридическое или экономическое отношеніе, въ общественное требованіе. Это воплощеніе, т.-е. эта практическая обработка идеи и вводить ее факторомъ въ историческій процессъ. Идеи, блеснувшія и погасшія въ отдёльныхъ умахъ, въ частномъ личномъ существованіи, столь же мало увеличивають запась общежитія, какъ мало обогащають инвентарь народнаго хозяйства замысловатыя маленькія мельницы, которыя строять дъти на дождевыхъ токахъ.

Итакъ, я вовсе не думаю игнорировать присутствія или значенія идей въ историческомъ процессъ или отказывать имъ въ способности къ историческому действію. Я хочу сказать только, что не всякая идея попадаеть въ этотъ процессъ, а попадая, не всегда сохраняеть свой чистый первоначальный видъ. Въ этомъ видѣ, просто какъ идея, она остается личнымъ порывомъ, поэтическимъ идеаломъ, научнымъ открытіемъ-и только; но она становится историческимъ факторомъ, когда овладъваетъ какою-либо практической силой, властью, народной массой или капиталомъ, -сплой, которая перерабатываеть ее въ законъ, въ учрежденіе, въ промышленное или иное предпріятіе, въ обычай, наконецъ, въ поголовное массовое увлечение или художественное всемь ощутительное сооружение, когда, напримерь, набожное представление выси небесной отливается въ куполъ Софійскаго собора.

Изъ соображеній, объясняющихъ планъ курса, извлечемъ нъкоторые методологические выводы. Полагая въ основу историческаго изученія процессы политическіе и экономи- вкономи- скихъ и поческіе, я не хочу сказать, что историческая жизнь состоить только изъ этихъ процессовъ и что историческое изученіе должно ограничиваться канцеляріями да рынками. Не одними канцеляріями и рынками движется историческая жизнь; но съ нихъ удобнъе начинать изучение этой жизни. Подступая въ изученіи къ извъстному обществу съ политической и хозяйственной стороны его жизни, мы входимъ въ кругъ тъхъ умственныхъ и нравственныхъ понятій и интересовъ, которые уже перестали быть дёломъ отдёльныхъ умовъ, личныхъ сознаній, и стали достояніемъ всего общества, факторами общежитія. Следовательно, политическій и экономическій порядокъ извъстнаго времени можно признать показателемъ его умственной и нравственной жизни: тотъ и другой порядокъ настолько могуть быть признаны такими показателями, пасколько они проникнуты понятіями и интересами, восторжествовавшими въ умственной и нравственной жизни даннаго общества, насколько эти попятія и интересы стали направителями юридическихъ и матеріальныхъ его отношеній. Но въ отдъльныхъ умахъ въ частномъ обиходъ мы всегда найдемъ запасъ другихъ помысловъ и стремленій, не достигшихъ такого господства, оставшихся безъ практическаго употребленія. Да и житейскій порядокъ, политическій и экономическій, основавшійся на господствующихъ идеяхъ и закрвиляющій ихь господство своими принудительными средствами, можеть возбуждать въ отдёльныхъ умахъ или въ извъстной части общества номыслы, чувства, стремленія, несогласные съ его основами, даже прямо противъ нихъ протестующіе: они или гаснуть, или ждуть своего времени. У насъ, напримъръ, въ XVIII в. жалобы на несправедли-

Методологическое CKHKL.

вость крепостного права послышались изъ самой крепостной среды даже раньше, чъмъ въ образованномъ обществъ: но долго эти жалобы обращали на себя еще меньше правительственнаго вниманія, чемь освободительныя представленія образованныхъ людей. Однако потомъ опасенія, внушенныя настроеніемъ крипостной среды, подийствовали на ходъ освободительнаго дёла сильнёе какихъ-либо соображеній высшаго порядка.

Факты дъйствін.

Вникнемъ въ сущность политическихъ и экономическихъ рядковъ въ фактовъ, чтобы видёть, что могуть они дать для историскаго изученія. Политическая и экономическая жизнь не составляеть чего-то цёльнаго, однороднаго, какой-то особой сферы людской жизни, гдв нвть мвста высшимь стремленіямъ человъческаго духа, гдъ царятъ только низменные инстинкты нашей природы. Во-первыхъ, жизнь политическая и жизнь экономическая — это различныя области жизни, мало сродныя между собою по своему существу. Въ той и другой господствують полярно-противоположныя начала: въ политической — общее благо, въ экономической — личный матеріальный интересь; одно начало требуеть постоянныхъ жертвъ, другое — питаетъ ненасытный эгоизмъ. Вовторыхъ, то и другое начало вовлекаетъ въ свою деятельность наличныя духовныя средства общества. Частный, личный интересь по природѣ своей наклонень противодѣйствовать общему благу. Между темь человеческое общежитіе строится взаимодійствіемь обоихь вічно борющихся началь. Такое взаимодъйствіе становится возможно потому, что въ составъ частнаго интереса есть элементы, которые обуздывають его эгоистическія увлеченія. Въ отличіе оть государственнаго порядка, основаннаго на власти и повиновеніи, экономическая жизнь есть область личной свободы и личной иниціативы, какъ выраженія свободной воли.

Но эти силы, одушевляющія и направляющія экономическую дінтельность, составляють душу и дінтельности духовной. Да и энергія личнаго матеріальнаго интереса возбуждается не самымъ этимъ интересомъ, а стремленіемъ обезпечить личную свободу, какъ внѣшнюю, такъ и внутреннюю, умственную и нравственную, а эта последняя на высшей степени своего развитія выражается въ сознаніи общихъ интересовъ и въ чувствъ нравственнаго долга дъйствовать на пользу общую. На этой нравственной почвъ и устанавливается соглашение въчно борющихся началъ по мфрф того, какъ развивающееся общественное сознаніе сдерживаеть личный интересь во имя общей пользы и выясняеть требованія общей пользы, не стісняя законнаго простора, требуемаго личнымъ интересомъ. Следовательно, взаимнымъ отношеніемъ обоихъ началь, политическаго и экономическаго, торжествомъ одного изъ нихъ надъ другимъ или справедливымъ равновъсіемъ обоихъ измъряется уровень общежитія, а то или другое отношеніе между ними устанавливается степенью развитія общественнаго сознанія и чувства нравственнаго долга. Но какимъ способомъ, по какимъ признакамь можно опредёлить этоть уровень, какъ показатель силы духовныхъ элементовъ общежитія? Во-первыхъ, онъ выясняется самымъ ходомъ событій политической жизни и связью явленій жизни экономической, а во-вторыхъ, наблюденія надъ этими событіями и явленіями находять себъ проверку въ законодательстве, въ практике управленія и суда. Возьмемъ примъръ не изъ самыхъ выразительныхъ. Въ древней Руси нравственныя вліянія, шедшія съ церковной стороны, противодъйствовали усиленному развитію рабовладѣнія и по временамъ встрѣчали поддержку со стороны правительства, пытавшагося во имя государственной пользы сдержать и упорядочить это стремленіе къ порабо-

щенію. Борьба церкви и государства съ частнымъ интересомъ въ этой области щла съ перемѣннымъ успѣхомъ въ зависимости отъ условій времени. Эти колебанія, отражаясь въ намятникахъ права и хозяйства, помогаютъ измфрить силу дъйствія гуманныхъ идей, а черезъ то и нравственный уровень общежитія въ извъстный періодъ. Такъ получаемъ возможность опредълять нравственное состояніе общества не по нашимъ субъективнымъ впечатлъніямъ или предположеніямъ и не по отзывамъ современниковъ, столь же субъективнымъ, а по практическому соотношенію элементовъ общежитія, по степени соглашенія разнородныхъ интересовъ, въ немъ дъйствующихъ.

Птъ вначеніе для истори-

Я хочу сказать, что факты политическіе и экономическіе ческаго изу- подагаю въ основу курса по ихъ значению не въ историческомъ процессъ, а только въ историческомъ изучении. Значеніе это чисто методологическое. Умственный трудъ и нравственный подвигь всегда останутся лучшими строителями общества, самыми мощными двигателями человъческого развитія; они кладуть наиболье прочныя основы житейскаго порядка, соотвътствующаго истиннымъ потребностямъ человъка и высшему назначенію человъчества. Но по условіямъ исторической жизни эти силы не всегда одинаково напряжены и не всегда действують на житейскій порядокъ въ мѣру своей напряженности, а въ общій историческій процессь онъ входять своимь дъйствіемь на житейскій порядокъ и по этому дъйствію подлежать историческому изученію. Порядокъ изученія не совпадаеть съ порядкомъ жизни, идеть оть следствій къ причинамь, оть явленій къ силамь.

> Что же однако, какіе именно предметы предстануть предъ нами въ изученіи, отправляющемся отъ политическихъ и экономическихъ фактовъ, и насколько полно охватить оно народную жизнь? Эти предметы — государство

и общество, ихъ строеніе и взаимное отношеніе, люди, руководившіе строеніемъ того и другого, условія внішнія международныя и внутреннія — физическія и нравственныя, устанавливавшія отношеніе между тімь и другимь, внутреннія борьбы, какія при этомъ приходилось переживать народу, производительныя силы, которыми созидалось народное хозяйство, формы, въ какія отливался государственный и хозяйственный быть народа. Всего этого мы коснемся съ большимъ или меньшимъ досугомъ, иного даже только мимоходомъ. Можетъ-быть, придется задержать ваше вниманіе на ніжоторыхъ глубокихъ переломахъ соціальныхъ и нравственныхъ, пережитыхъ нашимъ обществомъ. Но чего бы я желаль всего болье — это, чтобы изъ моего курса вы вынесли ясное представление о двухъ процессахъ, конми полагались основы нашего политическаго и народнаго быта и въ которыхъ, кажется мнѣ, всего явственнѣе обнаруживались сочетанія и положенія, составляющія особенность нашей исторіи. Изучая одинь изь этихь процессовь, мы будемъ следить, какъ вырабатывалось въ практике жизни и выясиялось въ сознаніи народа понятіе о государствъ и какъ это понятіе выражалось въ идеб и дъятельности верховной власти: другой процессъ покажеть, какъ въ связи съ ростомъ государства завязывались и сплетались основныя инти, образовавшія своей сложной тканью нашу народность. Но это слишкомъ узкая программа, подумаете вы. Не буду оспаривать этого и останусь при своей. программъ. Курсъ исторіи — далеко не вся исторія: заключенный въ тесные пределы академического года, въ рамки учебныхъ часовъ и минутъ, курсъ не можетъ охватить всей широты и глубины исторической жизни народа. Въ этихъ границахъ преподаватель можеть со своими слушателями прослѣдить лишь такія теченія исторіи, которыя представляются ему главными, господствующими, обращаясь къ другимъ струямъ ея, лишь поскольку онъ соприкасались или сливались съ этими магистралями. И если вы изъ моего изложенія при всѣхъ его пробѣлахъ вынесете хотя въ общихъ очертаніяхъ образъ русскаго народа, какъ исторической личности, я буду считать достигнутой научную цёль своего курса.

Изъ общей задачи исторического изученія мы вывели

Правтиче-

нвученія оте-научную ціль изученія містной исторіи, а эта ціль дала чественной нсторія. намъ основаніе для плана курса, указала порядокъ и пріемы изученія русской исторіи. Въ связи съ той же задачей рѣшается еще одинъ вопросъ: сверхъ чисто-научнаго какой еще практическій результать можно получить оть изученія мъстной исторіи? Этоть вопрось тымь важные, что мыстная исторія, изученіе которой мы предпринимаемъ, есть исторія нашего отечества. Научные наблюденія и выводы, какіе мы сдълаемъ при этой работъ, должны ли остаться въ области чистаго знанія, или они могуть выйти изъ нея и оказать вліяніе на наши стремленія и поступки? Можеть ли научная исторія отечества им'єть свою прикладную часть для дітей его? Я думаю, что можеть и должна имъть, потому что цѣна всякаго знанія опредѣляется его связью съ нашими нуждами, стремленіями и поступками; иначе знаніе становится простымъ балластомъ намяти, пригоднымъ для ослабленія житейской качки развѣ только пустому кораблю, который идеть безь настоящаго ценнаго груза. Какая же можеть быть эта практическая, прикладная цёль? Укажу ее теперь же, чтобы не напоминать объ ней въ изложеніи курса: она будеть молчаливымь стимуломь нашей работы.

Я сейчась сказаль объ исторической личности народа: Государство и народность-глав-это — основной предметь изученія его исторіи. Значеніе ные предметы вурса. народа, какъ исторической личности, заключается въ его

историческомъ призваніи, а это призваніе народа выражается въ томъ міровомъ положеніи, какое онъ создаеть себъ своими усиліями, и въ той идеъ, какую онъ стремится осуществить своею деятельностью въ этомъ положении. Свою роль на міровой сцень онъ выполняеть тыми силами, какія успъль развить въ себъ своимъ историческимъ воспитаніемъ. Идеалъ историческаго воспитанія народа состоить въ полномъ и стройномъ развитіи всёхъ элементовъ общежитія и въ такомъ ихъ соотношеніи, при которомъ каждый элементь развивается и дъйствуеть въ мъру своего нормальнаго значенія въ общественномъ составь, не принижая себя и не угнетая другихъ. Только историческимъ изученіемъ проверяется ходъ этого воспитанія. Исторія народа, научно воспроизведенная, становится приходо-расходной его книгой, по которой подсчитываются недочеты и передержки его прошлаго. Прямое дело ближайшаго будущаго — сократить передержки и пополнить недоимки, возстановить равновъсіе народныхъ задачъ и средствъ. Здесь историческое изученіе своими конечными выводами подходить вплоть къ практическимъ потребностямъ текущей минуты, требующей отъ каждаго изъ насъ, отъ каждаго русскаго человъка отчетливаго пониманія накопленныхъ народомъ средствъ и допущенныхъ или вынужденныхъ недостатковъ своего историческаго воспитанія. Намъ, русскимъ, понимать это нужнѣе, чѣмъ комулибо. Въковыми усиліями и жертвами Россія образовала государство, подобнаго которому по составу, размерамъ и міровому положенію не видимъ со времени паденія Римской имперіи. Но народъ, создавшій это государство, по своимъ духовнымъ и матеріальнымъ средствамъ ещене стоить въ первомъ ряду среди другихъ европейскихъ народовъ. По неблагопріятнымъ историческимъ условіямъ его внутренній рость не шель вь уровень съ его между

народнымъ положеніемъ, даже по временамъ задерживался этимъ положеніемъ. Мы еще не начинали жить въ полную мѣру своихъ народныхъ силъ, чувствуемыхъ, но еще не вполнѣ развернувшихся, не можемъ соперничать съ другими ни въ научной, ни въ общественно-политической, ни во многихъ другихъ областяхъ. Достигнутый уровень народныхъ силъ, накопленный запасъ народныхъ средствъ — это плоды многовѣкового труда нашихъ предковъ, результаты того, что они успѣли сдѣлать. Намъ нужно знать, чего они не успѣли сдѣлать; ихъ недоимки — наши задачи, т.-е. задачи вашего и идущихъ за вами поколѣній.

Заплюченів.

Чёмъ же могуть помочь разрёшенію этихъ задачь когда-то составившіяся въ нашей исторіи сочетанія общественныхъ элементовъ, которыя мы будемъ изучать? Люди иногда чувствують неловкость своего положенія, тяжесть общественнаго порядка, въ которомъ живуть, но не умѣють ни опредълить, ни объяснить отчетливо этой тяжести и неловкости. Историческое изучение вскрываетъ неправильности въ складъ общества, больно и смутно чувствуемыя людьми, указываеть непормальное соотношение какихълибо общественныхъ элементовъ и его происхождение и даеть возможность сообразить средства возстановленія нарушеннаго равновѣсія. Если мы замѣтимъ, напримѣръ, что одни общественные элементы не въ нашемъ прошломъ въ мъру развивались на счеть и въ ущербъ другимъ, столь же законнымъ, мы поймемъ, какіе именно предстоить намъ усиленно развивать, чтобы достигнуть возможной стройности и справедливости общественнаго состава. Каждому народу исторія задаеть двустороннюю культурную работу — надъ природой страны, въ которой ему суждено жить, и надъ своею собственной природой, надъ своими духовными силами и общественными отношеніями. Если нашему народу въ продолжение въковъ пришлось упорпо бороться съ лёсами и болотами своей страны, напрягая силы на черную подготовительную работу цивилизаціи, то намъ предстоить, не теряя пріобрѣтенной въ этой работѣ житейской выносливости, напряженно работать надъ самими собой, развивать свои умственныя и нравственныя силы, съ особенной заботливостью устанавливать свои общественныя отношенія. Такимъ образомъ, изученіе нашей исторін можеть помочь намъ уяснить задачи и направление предстоящей намъ практической деятельности. У каждаго поколенія могуть быть свои идеалы, у моего свои, у вашего другіе, и жалко то покольніе, у котораго ньть никакихъ. Для осуществленія идеаловъ необходимы энергія дъйствія энтузіазмъ убѣжденія; при осуществленіи ихъ неизбѣжны борьба, жертвы. Но это не все, что необходимо для ихъ торжества: нужны не только крѣпкіе нервы и самоотверженные характеры, нужны еще и сообразительные умы. Какъ легко испортить всякое хорошее дъло, и сколько высокихъ идеаловъ успъли люди уронить и захватать неумѣлыми или неопрятными руками! Наши идеалы не принадлежать исключительно намъ и не для насъ однихъ предназначались: они перешли къ намь по наслъдству оть нашихъ отцовъ и дъдовъ или достались намъ по культурному преемству оть другихъ обществъ, созданы житейскими опытами и умственными усиліями другихъ народовъ, раньше или больше нашего поработавшихъ, и при созданіи ихъ имълись въ виду не наши, а совстмъ другія силы, средства и положенія. Поэтому, они пригодны не для всъхъ, не всегда и не вездъ. Чтобы знать, какіе изъ нихъ и въ какой мъръ могутъ быть осуществлены въ извъстномъ обществъ и въ извъстное время, надобно хорошо изучить наличный запась силь и средствь, какой накопило себъ

это общество; а для того нужно взвѣсить и оцѣнить историческіе опыты и впечатлѣнія, имъ пережитыя, нравы и привычки, въ немъ воспитанные. Это тѣмъ необходимѣе, что мы живемъ во время, обильное идеалами, но идеалами, борющимися другь съ другомъ, непримиримо враждебными. Это затрудняеть цѣлесообразный выборъ. Знаніе своего прошлаго облегчаетъ такой выборъ: оно не только потребность мыслящаго ума, но и существенное условіе сознательной и корректной дѣятельности. Вырабатывающееся изъ него историческое сознаніе даетъ обществу, имъ обладающему, тоть глазомѣръ положенія, то чутье минуты, которые предохраняють его какъ оть косности, такъ и отъ торопливости.

Опредъляя задачи и направленіе своей дъятельности, каждый изъ насъ долженъ быть хоть немного историкомъ, чтобы стать сознательно и добросовъстно дъйствующимъ гражданиномъ.

## Лекція III.

Форма поверхности Европейской Россіи. — Климать. — Геологическое происхожденіе равнины. — Почва. — Ботаническіе поясы. — Рельефъ равнины. — Почвенныя воды и атмосферные осадки. — Ръчные бассейны.

Начиная изученіе исторіи какого-либо народа, встрѣчаемъ силу, которая держитъ въ своихъ рукахъ колыбель каждаго народа, — природу его страны.

Въ географическомъ очеркѣ страны, предпосылаемомъ обзору ея исторіи, необходимо отмѣтить тѣ физическія условія, которыя оказали напболѣе сильное дѣйствіе на ходъ ея исторической жизни.

Мы говоримъ: Востоиная Европа или Европейская Рос-форма сія, когда хотимъ обозначить географическое отношеніе выропейской Россіи. Россіи къ странамъ, лежащимъ къ западу отъ нея, или отличить русскія владѣнія по сю сторону Урала отъ зауральскихъ. Уральскій хребеть, повторяемъ мы, отдъляеть Азію отъ Европы. Мы такъ привыкли къ этимъ выраженіямъ, что не предполагаемъ возможности и не чувствуемъ надобности выражаться какъ-нибудь иначе, точнѣе. Однако географическія представленія образованнаго міра не всегда совпадали съ этими привычными нашими выраженіями. Древніе греческіе географы, напримѣръ, проводили раздѣльную черту между Европой и Азіей по рѣкѣ Танаису (Дону),

такъ что значительная часть нынѣшней Европейской России оказалась бы за предѣлами Европы, а городъ Москва — на восточной ея границѣ, если бы тогда существоваль. Взглядъ античной географіи находилъ историческое оправданіе въ явленін, идущемъ съ протовоположнаго полюса человѣческаго развитія. Сама Азія, настоящая кочевая Азія, испоконъ вѣковъ наводняя своими кибитками и стадами нынѣшнюю южную Россію, повидимому, слабо чувствовала, что она попадала въ Европу. Переваливъ за Карпаты, въ ныпѣшнюю Венгрію, ея орды становились въ невозможность продолжать прежній азіатскій образъ жизни и скоро дѣлались осѣдлыми. На широкихъ поляхъ между Волгой и Днѣстромъ, по обѣ стороны Дона, онѣ не чувствовали этой необходимости и цѣлые вѣка проживали здѣсь, какъ жили въ степяхъ средней Азіи.

Не даромъ бытовая практика дикаго азіата сходилась съ географическимъ воззрѣніемъ образованнаго грека. Двѣ географическія особенности отличають Европу оть другихь частей свъта и отъ Азіи преимущественно: это, во-первыхъ, разнообразіе формь поверхности и, во-вторыхь, чрезвычайно извилистое очертание морских берсговъ. Извъстно, какое сильное и разностороннее дъйствие на жизнь страны и ея обитателей оказывають объ эти особенности. Европъ принадлежить первенство въ силь, съ какою дъйствують въ ней эти условія. Нигдѣ горные хребты, плоскогорья и равнины не смѣняють другь друга такъ часто, на такихъ сравнительно малыхъ пространствахъ, какъ въ Европъ. Сь другой стороны, глубокіе заливы, далеко выдавшіеся полуострова, мысы образують какъ бы береговое кружево западной и южной Европы. Здъсь на 30 кв. миль материковаго пространства приходится одна миля морского берега, тогда какъ въ Азіи одна миля морского берега приходится на 100 кв. миль материковаго пространства. Типической страной Европы въ обоихъ этихъ отношеніяхъ является южная часть Балканскаго полуострова, древняя Эллада: нигдѣ море такъ причудливо не избороздило береговъ, какъ съ восточной ея стороны; здѣсь такое разнообразіе въ устройствѣ поверхности, что на пространствѣ какихъ-нибудъ двухъ градусовъ широты можно встрѣтить почти всѣ породы деревьевъ, растущихъ въ Европѣ, а Европа простирается на 36 градусовъ широты.

Россія — я говорю только объ Европейской Россіи — не раздъляеть этихъ выгодныхъ природныхъ особенностей Азівй Европы или, говоря точнье, раздыляеть ихъ въ одинаковой степени съ Азіей. Море образуеть лишь малую долю ея границъ; береговая линія ея морей незначительна сравнительно съ ея материковымъ пространствомъ, именно одна миля морского берега приходится на 41 кв. милю материка. Однообразіе — отличительная черта ея поверхности; одна форма господствуетъ почти на всемъ ея протяженіи: эта форма — равнина, волнообразная плоскость пространствомъ около 90.000 кв. миль (болье 400 милліоновъ десятинъ), т.-е. площадь, равняющаяся болве чемъ девяти Франціямъ, и очень невысоко (вообще саженей на 79—80) приподнятая надъ уровнемъ моря. Даже въ Азін среди ея громадныхъ сплошныхъ пространствъ одинаковой формаціи наша равнина заняла бы не посліднее місто: Иранское плоскогорье, напримъръ, почти вдвое меньше ея. Къ довершению географическаго сродства съ Азіей, эта равнина переходить на югѣ въ необозримую маловодную и безлёсную степь пространствомъ тысячь въ 10 кв. миль и приподнятую всего саженей на 25 надъ уровнемъ моря. По геологическому своему строенію эта степь совершенно похожа на степи внутренней Азіи, а географически она

составляеть прямое, непрерывное ихъ продолжение, соединяясь со средне-азіатскими степями широкими воротами между Уральскимъ хребтомъ и Каспійскимъ моремъ и простираясь изъ-за Урала сначала широкою, а потомъ все суживающеюся полосой по направленію къ западу, мимо морей Каспійскаго, Азовскаго и Чернаго. Это какъ бы азіатскій клинь, вдвинутый вь европейскій материкь и тісно связанный съ Азіей исторически и климатически. Здёсь искони шла столбовая дорога, которой чрезъ Урало-Каспійскія ворота хаживали въ Европу изъ глубины Азіи страшные гости, всв эти кочевыя орды, неисчислимыя, какъ степной ковыль или песокъ азіатской пустыни. Умѣренная, во всемъ последовательная западная Европа не знаеть такихь изнурительныхь льтнихь засухь и такихь страшныхъ зимнихъ метелей, какія бываютъ на этой степной равнинъ, а онъ заносятся сюда изъ Азіи или ею поддерживаются.

Столько Азіи въ Европейской Россіи. Исторически Россія, конечно, не Азія; но географически она не совсѣмъ и Европа. Это переходная страна, посредница между двумя мірами. Культура неразрывно связала ее съ Европой; но природа положила на нее особенности и вліянія, которыя всегда влекли ее къ Азіи или въ нее влекли Азію.

Климать.

Оть однообразія формы поверхности въ значительной мѣрѣ зависить и климата страны, распредѣленіе тепла и влаги въ воздухѣ и частію направленіе вѣтровъ. На огромномь пространствѣ оть крайняго сѣвернаго пункта материковаго берега Вайгачскаго пролива (Югорскаго шара), почти подъ 70° с. ш., до южной оконечности Крыма и сѣверныхъ предгорій Кавказскаго хребта, приблизительно до 44°, на протяженіи 2700 верстъ можно было бы ожидать рѣзкихъ климатическихъ различій. По особенностямъ климата

нашу равнину дълять на 4 климатическихъ пояса: аркпическій по ту сторону сѣвернаго полярнаго круга, спверный или холодный отъ  $66^{1/2}$  до  $57^{\circ}$  с. ш. (приблизительно до параллели г. Костромы), средній или умеренный, охватывающій срединную полосу равнины до 50° с. ш. (линія Харьковъ — Камышинъ), и южный, теплый или степной, до 44° с. ш. Но климатическія особенности этихъ поясовъ гораздо менње ръзки, чъмъ на соотвътствующихъ пространствахъ западной Европы: однообразіе формы поверхности дълаетъ климатические переходы съ С. къ Ю. и съ З. къ В. болье мягкими. Внутри Европейской Россіи нъть значительныхъ горъ меридіанальнаго направленія, которыя производили бы ръзкую разницу въ количествъ влаги на ихъ западныхъ и восточныхъ склонахъ, задерживая облака, идущія со стороны Атлантическаго океана, и заставляя ихъ разрѣшаться обильными дождями на западныхъ склонахъ; нътъ въ Россіи и значительныхъ горъ поперечнаго направленія, идущихъ съ З. на В., которыя производили бы чувствительную разницу въ количествъ теплоты на С. и на Ю. оть нихъ. Вътры, безпрепятственно носясь по всей равнинъ и мъшая воздуху застаиваться, сближають въ климатическомъ отношеніи міста, очень удаленныя другь отъ друга географическому положенію, и содійствують боліве равномърному распредъленію влаги съ 3. на В. и тепла съ С. на Ю. Поэтому высота надъ уровнемъ моря не имфеть большого значенія въ климать нашей страны. Моря, окаймляющія Россію съ нікоторыхъ краевъ, сами по себъ, независимо отъ формы ея поверхности и движенія вътровъ, также производять слабое дъйствіе на климать внутренняго пространства страны; изъ нихъ Черное и Балтійское слишкомъ незначительны, чтобы оказывать замітное вліяніе на климать такой обширной равнины, а Ледовитый

океанъ со своими глубоко врѣзывающимися заливами ощутительно вліяеть на климать только дальняго Сѣвера и притомъ на значительную часть года остается подо льдомъ (кромѣ западной части — по Мурманскому берегу).

Этими условіями объясняются особенности, характеризующія климать Европейской Россіи. Разность температуры между зимой и лътомъ здъсь на материкъ вдали отъ морей не менње 23 градусовъ, по мъстамъ доходитъ до 35°. Средняя годовая температура отъ 2° до 10°. Но географическая широта слабо вліяеть на эту разность. Нигдѣ на обширныхъ материковыхъ пространствахъ, удаленныхъ отъ морей, температура не измѣняется по направленію съ С. на Ю. такъ медленно, какъ въ Европейской Россіи, особенно до 50° с. ш. (параллель Харькова). Разсчитали, что ея подъемь въ этомъ направленіи—только 0,4° на каждый градусь широты. Гораздо замътнъе дъйствуетъ на измънение температуры географическая долгота. Это дъйствіе связано съ усиленіемъ разности температуры между зимой и лѣтомъ по направленію съ З. на В., чъмъ далъе на В., тъмъ зима становится холодиће, и различіе въ зимнемъ холодъ по долготъ персвъшиваетъ разницувъ лътнемъ теплъ по широтъ, съ С. на Ю. Карта изотермъ наглядно показываеть эти явленія. Годовыя изотермы, на западъ отъ Вислы часто изгибающіяся зигзагами съ С. на Ю., замътно выпрямляются по направленію къ В., какъ только заходять въ предѣлы нашей равнины, но при этомъ сильно наклоняются къ Ю.-В. Потому одинаковую годовую температуру имфють мфста, раздфленныя значительнымъ числомъ градусовъ широты и долготы. Оренбургъ на 8 градусовъ юживе Петербурга, но годовая температура его одинакова съ петербургской, даже немного ниже (на  $0,4^{\circ}$ ), потому что онъ на  $25^{\circ}$  восточиње Петербурга; зимняя (январьская) разница температуры

обоихъ городовъ ( $-6^{\circ}$ ) перевѣшиваетъ лѣтнюю (іюльскую  $4^{\circ}$ ). Еще решительнее юговосточный наклонъ январьскихъ изотермъ. Январьская изотерма (-15°) того же Оренбурга, годовая температура котораго почти одинакова съ Петербургомъ, проходить уже не чрезъ этоть городъ, а на 2° съвернъе и на 20° восточнъе — около Усть-Сысольска, т.-е. ея юговосточное направление отъ этого города круче уклоняется къ Ю. сравнительно съ годовой петербургско-оренбургской изотермой: разстояніе оренбургскаго меридіана отъ устьсысольскаго впятеро меньше, чемь оть петербургскаго. Зимніе мъсяцы въ Оренбургъ холоднъе, чъмъ даже въ Архангельскъ, широта котораго на 5 градусовъ съвернъе Петербурга, хотя годовая температура Архангельска несравненно ниже оренбургской (0,3° и 3,3°). Зато льто въ Оренбургь значительно теплье петербургскаго (въ іюль на 40), болье соотвытствуеть его широтъ, и его іюльская изотерма идеть гораздо южнъе Петербурга, на Саратовъ и Елисаветградъ. Летомъ температура больше зависить отъ широты, зимой-отъ долготы. Потому іюльскія изотермы выпрямляются въ направленіи съ З. на В., стремятся совпасть съ параллелями. Сильное Вліявіе на вліяніе на климать Европейской Россіи имбеть направленіе ватровы. вътровъ, являющееся одной изъ характерныхъ климатическихъ особенностей нашей страны. Измѣненіе температуры по долготъ зимой ослабляется, между прочимъ, тъмъ, что теплые западные вътры тогда преобладають въ съверной полост нашей равнины, а болте холодные восточные — въ южной. Это происходить отъ распределения ветровъ въ Европейской Россіи. Отношеніе западныхъ и восточныхъ в'тровъ у насъ измѣняется по временамъ года и по широтамъ. Замѣчено, что западные вѣтры преобладають лѣтомъ и въ сѣверной полосъ, а восточные - зимой и въ южной полосъ, и чьмь юживе, тымь это зимнее преобладание восточныхъ

вътровъ успливается. Дъятельное участіе азіатскихъ вътровъ составляеть климатическое отличіе Европейской Россіи отъ западной Европы, наложенное на нашу страну ея сосъдствомъ съ Азіей. Мы скоро увидимъ неодинаковое дъйствіе обоихъ противоположныхъ одно другому направленій вътра на жизнь страны, полезное дъйствіе направленія западнаго европейскаго и вредное — восточнаго азіатскаго. Эта воздушная борьба Азіи съ Европой въ предълахъ нашей равнины невольно напоминаеть тѣ давнія историческія времена, когда Россія служила широкой ареной борьбы азіатскихъ народовъ съ европейскими и когда именно въ южной степной полосъ ея Азія торжествовала надъ Европой, напоминала бы, можеть-быть, и болве позднія времена, когда въ сверной полосъ завязалась нравственная борьба между въяніями западными и восточными, если бы это явленіе не было такъ далеко отъ метеорологіи.

Ограничиваясь срединной полосой Европейской Россіи, главной сценой нашей древней исторіи, безъ южныхъ степей и крайняго съвера, климать этого пространства, какъ онъ опредълился указанными условіями, обыкновенно характеризують такими общими чертами: зима не особенно суровая, но продолжительная, покрывающая землю снёгомъ и воды льдомъ, при незначительной разницѣ въ температурѣ по широтъ и при болъе замътномъ ея измънении по долготъ; весна поздняя, съ частыми возвратами холодовъ; лъто умъренно-теплое, благопріятное для земледівлія; температура измфияется часто и быстро зимой и весной, рѣже и постепеннъе лътомъ и осенью.

Геологическое происвины.

Описанная форма поверхности страны объясняется геолорусской равъ гическимъ ея происхожденіемъ. Почва плоской котловины, какую представляеть наша страна, состоить изъ рыхлыхъ наносных в пластовъ новъйшаго образованія, которые лежать

па площади изъ гранита и другихъ древнихъ горныхъ породъ, покрывая сплошной толщей всю поверхность равнины и образуя холмистыя возвышенія, сообщающіл ей волнообразный видъ. Эти пласты, состоящіе преимущественно язь смёси глины и песку, въ нёкоторыхъ мёстахъ южной степной полосы лишены всякой плотности. Эта зыбучая почва имфеть такое однообразное строеніе, какое возможно было только при одинаковомъ ся происхожденіи. Въ наносныхъ слояхъ ея, представляющихъ морскіе осадки, находятся стволы деревьевь и остовы допотопныхъ животныхъ, а по степи разсъяны каспійскія раковины. Эти признаки заставили геологовъ предположить, что поверхность нашей равнины сравнительно новаго образованія и если не вся, то на большей части своего пространства была дномъ моря, обнажившимся въ одинъ изъ позднихъ геологическихъ періодовъ. Берегами этого моря служили Уральскія и Карпатскія горы, чімь объясняется присутствіе обильныхъ залежей каменной соли въ этихъ горныхъ хребтахъ. Воды, покрывавшія равнину, отлили въ огромные водоемы, образуемые морями Каспійскимъ и Аральскимъ. Отливъ произошель, въроятно, вслъдствіе пониженія дна этихь большихь впадинъ. Оба эти моря вмѣстѣ съ Чернымъ признаются остатками водъ обширнаго морского бассейна, нѣкогда покрывавшаго южную Россію и прикаспійскую низменность. Осадки, отложившіеся отъ ушедшаго моря, и образовали тв правильные, однообразно расположенные глинисто-песчаные пласты, изъ которыхъ состоить почва равнины на обширномъ протяжении. Сѣвернѣе пространства, которое было покрыто этимъ моремъ, подобные пласты песку, глины и суглинка отложились при таяніи отъ общирныхъ ледниковъ, покрывавщихъ всю съверную и большую часть средней Россіи. Если бы возможно было съ достаточной высоты

взгляпуть на поверхность русской равнины, она представилась бы намъ въ видъ узорчатой ряби, какую представляеть обнажившееся песчаное дно ръки или поверхность моря при легкомъ вътръ.

При всемъ однообразіи, какимъ отличается природа нашей равнины, всматриваясь въ нее подробнѣе, можно замѣтить нѣкоторыя мѣстныя особенности, которыя также связаны тѣсно съ геологическимъ образованіемъ страны и оказали ощутительное дѣйствіе на исторію нашего народа.

Hogea,

По предположенію геологовъ, море, покрывавшее ніжогда южную и юго-восточную Россію, отступило не сразу, а въ два пріема. Они находять следы, указывающіе на то, что съверный берегъ этого моря своимъ съверо-восточнымъ угломъ шель приблизительно по 55° с. ш., нѣсколько южнѣе впаденія Камы, далье уклоняясь оть него къ Ю. Потомъ море отступило градуса на 4, такъ что съвернымъ берегомъ его сталь Общій Сырть, отрогь, идущій оть южной оконечности Уральскаго хребта къ Волгѣ въ юго-западномъ направленіи. Этимъ геологи объясняють різкую разницу въ почвъ и флоръ по съверную и южную сторону Общаго Сырта и особенно то, что уровень поверхности къ Ю. отъ этого кряжа значительно ниже, чемъ къ С.: отъ последнихъ южныхъ уступовъ Сырта въ 40 саж. высоты мъстность быстро понижается до О. Пространство между 55° и 51° с. ш., крайней южной линіей Сырта, раньше освободившееся отъ моря, почти совпадаеть съ полосой наиболее глубокаго и сильнаго чернозема. Этотъ черноземъ, какъ думаютъ, образовался отъ продолжительнаго перегниванія обильной растительности, вызванной здёсь благопріятными климатическими условіями: въ составѣ тучнаго чернозема находять свыше 10%/о перегноя. Напротивъ, пространство къ Ю. отъ этого пояса, образующее степную полосу и поздне вышедшее

изъ-подъ моря, успъло покрыться лишь тонкимъ растительнымъ слоемъ, лежащимъ на песчаномъ солончаковомъ грунтъ, какой остался оть ушедшаго моря, и съ гораздо слабъйшимъ содержаніемъ перегноя. Ближе къ Каспійскому морю, въ астраханскихъ степяхъ почва лишена и такого тонкаго покрова, и голые солончаки часто выступають наружу. Песчаные солончаки и соляныя озера, которыми усъяна этанизменность, показывають, что она еще недавно была дномъ моря. Если южныя понтійскія степи еще обильны травой и производять даже хльбныя растенія, то на прикаспійской низменности встрфчается только крайне скудная растительность въ видѣ кустиковъ или пучковъ и ползучихъ порослей. Но даже и травянистая южная степь по тонкости растительнаго черноземнаго слоя и при постоянныхъ сильныхъ и сухихъ вътрахъ, въ ней господствующихъ, не въ силахъ питать значительной древесной растительности на открытыхъ пространствахъ: въ этомъ главныя причины безльсья степной полосы. Такимъ образомъ въ южной полосъ нашей равнины уцълъли довольно явственные слъды ея геологическаго происхожденія и образованія ея почвы. Видъ и составъ почвы прикаспійскихъ степей, какъ мы уже заметили, даеть возможность предполагать, что отливь моря съ южной половины Европейской Россіи завершился сравнительно поздно, можеть-быть, уже на памяти людей, въ историческую пору. Каспійское море вийстй съ Аральскимъ, некогда составлявшимъ, вероятно, одно съ нимъ цізлое, продолжаеть убывать и доселів. Не сохранилось ли смутное воспоминание объ этомъ переворотъ въ сказании древнихъ греческихъ и средневъковыхъ арабскихъ географовъ о томъ, будто Каспійское море соединено съ одной стороны съ Сѣвернымъ океаномъ, а съ другой — съ Азовкимъ моремъ? Это послъднее по своему очертанію и характеру очень похоже на остатокъ пролива, быть можеть, соединявшаго Каспійское море съ Чернымъ въ довольно позднее геологически время, и даже считають Кума-Манычскую низину дномъ этого пролива. Что касается Сѣвернаго океана, то по соображеніямъ геологовъ между нимъ и Каспійскимъ моремъ въ предѣлахъ нашей равнины нѣкогда проходиль сплошной водный бассейнъ, параллельный Уральскому хребту, но только въ очень отдаленныя геологическія эпохи.

Вотаническіе подсы.

Такимъ образомъ, въ связи съ геологическимъ строеніемъ Европейской Россіи можно различить въ ней, не входя въ болѣе дробное дѣленіе, двѣ основныя почвенныя области, особенно важныя исторически: сверную область супеси и суглинка съ большей или меньшей примѣсью подзола и область южнаго чернозема. Этимъ почвеннымъ областямъ соответствуютъ, впрочемъ не совпадая съ ними, два ботаническихъ пояса, лисной и степной, которые имъли сильное вліяніе на исторію нашего народа. Отливъ моря сь южной части равнины произошель по склону, какой она дълаетъ къ морямъ Черному и Каспійскому. Юго-восточнымъ направленіемъ этого склона обозначилось географическое очертаніе и степного пространства, созданнаго этимъ отливомъ. Здёсь степной характеръ почвы усиливается въ томъ же юго-восточномъ направленіи: чёмъ позднёе извёстная часть этого пространства вышла изъ-подъ моря, темъ мене бывшее морское дно успѣло покрыться новыми почвенными образованіями. При юго восточномъ направленіи склона съверо-западный край этого дна должень быль обнажаться раньше съверо-восточнаго, такъ что съверный берегь отступившаго моря наклонялся къ югу въ западной своей части болье, чымь вы восточной. И степная полоса имьеть такое же очертаніе: она имфеть видь треугольника, основаніе котораго

обращено къ Уралу; имъя наибольшую ширину въ съверовосточной своей части, она постепенно суживается къ Ю-З., упираясь клиномъ въ низовья Дуная.

Степь не представляеть безліснаго пространства, одно- степь. образнаго по составу почвы и характеру растительности. Въ обоихъ этихъ отношеніяхъ ее можно раздёлить на двё полосы, съверную луговую и южную дерновую. Въ первой дерновой покровъ, лугъ сплошь покрываетъ почву, и черноземъ отличается наибольшей тучностью; во второй — среди дерна остаются обнаженныя прогадины, и черноземъ къ Ю. становится все тоньше и скудне перегноемъ. И леса въ первой полосѣ разсѣяны частыми островами, за что ее п характеризують названіемь мисостепной, а во вторую — они забёгають кой-гдё отдёльными клочками, ютясь въ долинахъ или на горныхъ склонахъ, гдв имъ благопріятствують условія м'єстности. И въ этихъ м'єстныхъ изм'єненіяхъ сказывается зависимость южнорусской почвы и флоры отъ направленія морского отлива, раньше обнажавшаго стверозападныя части южной Россіи.

Къ степной области съ С. и С.-З. примыкаетъ широкій поясь льса, образовавшагося здысь вслыдстве болье ранняго выхода этого пространства изъ-подъ моря или ледника, что дало время накопиться здёсь болёе сильному растительному слою. Впрочемъ, трудно провести раздѣльную черту между обоими поясами: такъ постепенно и незамътно перемъщиваются и сливаются между собою ихъ климатическія, почвенныя и ботаническія особенности. Въ лѣсномъ являются окруженные лъсами степные острова, а среди степей выступають ліса разорванными участками и даже сплошными округами. Теперь первобытнаго сплошного леса въ средней Россіи уже не существуеть; лісной поясь вслідствіе вырубки и распашки значительно отступиль съ Ю., и степь

Abcs.

пачинается съвернъе, чъмъ начиналась прежде. Кіевъ теперь находится почти въ степной полосъ, а льтопись помнить его еще совствить леснымъ городомъ: "и бяще около града лѣсъ и боръ великъ". Но думають, что нѣкогда степь шла на С. дальше теперешняго и была отодвинута къ Ю. распространявшимися съ С. лѣсными породами, а потомъ рукой человъка возвращена къ прежней границъ. Начинаясь приблизительно между Пермью и Уфой, довольно узкой полосой вьется все въ томъ же юго-западномъ направленіи по нижней Камъ, минуя съ Ю. Нижній Новгородъ, Рязань, Тулу, Черниговъ, Кіевъ и Житомиръ, переходная почва, близкая къ чернозему, суглинистая съ значительной примъсью перегноя отъ лиственнаго лъса и потому называемая лисныма суглинкомъ. Пролегая между суглинками и песчаниками съверной области и обыкновеннымъ степнымъ черноземомъ и часто ими прерываемая, эта полоса является раздёльной чертой между лъснымъ и степнымъ поясомъ: здъсь встръчаются и борются супесь и суглинокъ съ черноземомъ, льсь со степью.

Этотъ лѣсной поясъ по составу почвы и по характеру растительности дѣлятъ на двѣ полосы: черноземъ и лѣсной суглинокъ на Ю. питаютъ лиственный лѣсъ, суглинокъ и песчаникъ на С. производятъ лѣсъ хвойный. Москва возникла, повидимому, въ ботаническомъ узлу этихъ полосъ или близко къ нему. Впрочемъ, лиственныя породы такъ перемѣшались съ хвойными, что рѣчъ можетъ быть только о мѣстномъ преобладаніи однѣхъ надъ другимъ, а не о точномъ географическомъ ихъ разграниченіи. Несмотря на дѣятельность человѣка, притомъ русскаго человѣка, не привыкшаго беречь лѣса, лѣсная площадь Европейской Россіи до послѣдняго времени еще сохраняла значительные размѣры. По офиціальнымъ даннымъ 1860-хъ годовъ, здѣсь изъ

425 малл. десятинь лъсомъ было покрыто 172 милл., т.-е. около 40%. По сведеніямъ Центральнаго Статистическаго Комитета, собраннымъ въ 1881 году, изъ 406 милл. десятинъ лѣсная площадь Европейской Россіи безъ Финляндіи и привислинскихъ губерній занимала 1571/2 милл. десятинъ или почти 39º/o.

Процессъ образованія поверхности нашей равнины, дій- главивіше ствіе котораго такъ замѣтно въ климатѣ страны, въ строеніи ея почвы и въ географическомъ распространени растительности, не менње дъятельно повліяль и на распредъленіе водъ текучихъ и стоячихъ. Здёсь имёють значение нёкоторыя черты рельефа нашей равнины. Не нарушая общаго равниннаго характера страны, внутри ея выступають отмѣстамъ дъльные подъемы, которые по складываются въ сплошныя плоскія возвыщенности или гряды холмовъ со значительнымъ протяженіемъ, но довольно умфренной высотой, въ наивысшихъ точкахъ не выше 220 саж. надъ уровнемъ моря. Недавнія гипсометрическія изслідованія Тилло показали, что внутреннія возвышенности Европейской Россіи следують более меридіанальному, чемь широтному направленію. Таковы: такъ-называемая Среднерусская возвышенность, начинающаяся въ Новгородской губерніи и протягивающаяся почти меридіанально болье чыть на 1000 версть до Харьковской губернін и Области Войска Донскаго, соприкасаясь тамъ съ Донецкою плоскою возвышенностью, идущею по Стверному Донцу до Дона; Приволжская возвышенность, следующая въ томъ же направленіи отъ Нижияго-Новгорода по правому берегу Волги и продолжающаяся такъ же на Ю. рядомъ холмовъ — Ергеней; Авратынская, которая, начинаясь въ Галиціи, но совершенно отдёльно оть Карпать, проходить несколькими ветвями по Волынской и Подольской губ., наполняя своими

отрогами сосёднія губерніи и образуя днѣпровскіе пороги. Эти возвышенности отдѣляются одна отъ другой низинами, изъ которыхъ наиболѣе важны исторически *Югозападная* низменность, идущая изъ Полѣсья по Днѣпру до Чернаго и Азовскаго моря, и центральная *Московская котмовина* или *Окско-Донская* низменность съ долинами Оки, Клязьмы, верхней Волги и Дона. Названныя возвышенности со своими разносторонними развѣтвленіями служатъ водораздѣлами главнѣйшихъ рѣчныхъ бассейновъ средней и южной Россіи, а по низменностямъ текутъ главныя рѣки этихъ бассейновъ, и, такимъ образомъ, эти возвышенности и низменности связаны съ гидрографіей Европейской Россіи.

Воды.

Среднерусская возвышенность съверной своей частью образуеть Алаунское плоскогорье и Валдайскія горы. Эти горы, поднимающіяся на 800—900 фут. и ръдко достигающія 1000 фут., имьють наиболье важное гидрографическое значеніе для нашей равнины: здъсь ея центральный гидрографическій узель. Рѣчная сѣть нашей равнины — одна изъ выдающихся географическихъ ея особенностей. За 4½ вѣка до нашей эры она бросилась въ глаза и наблюдательному Геродоту; описывая Скивію, т.-е. южную Россію, онъ замѣчаеть, что въ этой странѣ нѣть ничего необыкновеннаго кромѣ рѣкъ, ее орошающихъ: онѣ многочисленны и величественны. И никакая другая особенность нашей страны не оказала такого разносторонняго, глубокаго и вмѣстѣ столь замѣтнаго дѣйствія на жизнь нашего народа, какъ эта рѣчная сѣть Европейской Россіи.

Форма поверхности и составъ почвы русской равнины дали ел рѣчнымъ бассейнамъ своеобразное направленіе; эти же условія доставляютъ имъ или поддерживаютъ и обильныя средства ихъ питанія. Наша равнина не обдѣлена ни почвенной, ни атмосферной водой сравнительно съ За-

падной Европой. Обиліе тыхь и другихь водъ въ ея предълахъ зависитъ частью тоже отъ формы ея поверхности въ связи съ ея геологическимъ образованіемъ. Въ углубленіяхъ между холмами съверной и средней Россіи остались оть древняго ледника обильные скопы пръсныхъ водъ въ видъ озеръ и болотъ; соляныя озера Астраханской и Таврической губ., остатки отлившаго съ южной Россіи моря, не имъютъ значенія въ ея ръчной системъ. Озера, озерки и болота встрѣчаются почти на всемъ пространствъ съверной и средней Россіи. Верхневолжскія губерніи Тверская, Ярославская и Костромская усъяны болотами и озерками; тамъ они считаются сотнями. Въ Моложскомъ увздв Ярославской губ. одно изъ многочисленныхъ болоть еще недавно занимало до 100 кв. верстъ. Съ каждымъ годомъ, впрочемъ, это царство озерковъ и болотъ умаляется. На нашихъ глазахъ продолжается давній процессъ исчезновенія этихъ водныхъ скоповъ: озера по краямъ затягиваются мхами и водорослями, суживаются, мельють и превращаются въ болота, которыя въ свою очередь съ вырубкой лѣсовъ и пониженіемъ почвенныхъ водъ высыхають. Несмотря на то, площадь озеръ и болоть въ Европейской Россіи все еще очень обширна. Озерами, которыхъ въ ней насчитывають свыше 5000, и болотами особенно богаты два края: это - такъ-называемая Озерная область и Полесье. Въ первомъ краю, въ губерніяхъ Новгородской, Петербургской и Псковской, не считая Архангельской, Олонецкой и Тверской, которыя по обилію озеръ также могуть быть къ нимъ причислены, болота, - только болота, не считая озеръ, - занимають до 3 милл. десятинь. Въ Полёсьи, т.-е. въ смежныхъ частяхъ губерній Гродненской, Минской и Волынской, площадь болоть исчисляли почти въ 2 милл. дес. Какъ трудна борьба съ болотами, показываетъ ходъ осушки Полѣсья. Въ 1873 году для этого составлена была особая экспедиція. Въ 25 лѣтъ работы она успѣла осушить до 450.000 дес., т.-е. около <sup>1</sup>/в всего болотнаго пространства Полѣсья.

Съ открытыми, надземными водами тесно связаны воды подземныя, грунтовыя: первыми питаются последнія или ихъ питаютъ. Общій законъ ихъ распредѣленія въ Европейской Россіи: по направленію съ С. къ Ю. грунтовыя воды постепенно углубляются. Въ съверныхъ широтахъ онъ очень близки къ поверхности и сливаются съ открытыми водами, образуя болота. Въ средней полосъ онъ уходять вь глубь уже на нѣсколько саженей — до 6, а въ Новороссіи залегають на глубинъ 15 и болье саженей. Онъ держатся въ глинистыхъ, песчанистыхъ и известковыхъ породахь, образуя по мъстамь въ средней полосъ могучія жилы прекрасной воды, безцвътной, прозрачной, безъ запаха и съ ничтожной минеральной примъсью, какова, напримъръ, Мытищинская вода, питающая водопроводы Москвы. Чемъ далье къ Ю., тымъ минеральная примысь въ составь почвенной воды увеличивается.

Почвенныя воды дѣятельно поддерживаются атмосферными осадками, распредѣленіе которыхъ много зависить оть направленія вѣтровъ. Лѣтомъ, съ мая до августа, въ сѣверной и средней Россіи господствують западные и преимущественно югозападные вѣтры, наиболѣе дождливые. Уралъ задерживаетъ облака, несомыя къ намъ этими вѣтрами со стороны Атлантическаго океана, и заставляетъ ихъ разрѣшаться обильными дождями надъ нашей равниной; къ нимъ присоединяются мѣстныя испаренія отъ весенняго таянія снѣговъ. Лѣтомъ въ сѣверной и средней Россіи выпадаетъ обыкновенно больше дождей, чѣмъ въ Западной Европѣ, и потому Россію считаютъ вообще страною лѣтнихъ осадковъ. Въ южной степной Россіи, напротивъ, преобладаютъ сухіе

восточные вётры, которымъ открытая степь при ем непрерывной связи съ пустынями средней Азіи даетъ свободный сюда доступъ. Потому количество лётнихъ осадковъ въ средней и южной Россіи увеличивается отъ Ю. и особенно Ю.-В. къ С. и С.-З. Годовое количество ихъ въ прибалтійскихъ и западныхъ губерніяхъ 475—610 миллим., въ центральныхъ 471—598, восточныхъ 272—520, южныхъ степныхъ, Астраханской и новороссійскихъ 136—475: minimum западныхъ губерній — тахітит южныхъ.

Phus.

У подножія валдайскихъ возвышеній изъ болоть и озеръ, залегающихъ между холмами и обильно питаемыхъ осадками, которыхъ здёсь выпадаеть всего больше и дождями, и снёгами, беруть начало главныя рѣки Европейской Россіи, текущія въ разныя стороны по равнинѣ, Волга, Днѣпръ, Западная Двина. Такимъ образомъ, Валдайская возвышенность составляеть центральный водораздёль нашей равнины и оказываеть сильное вліяніе на систему ея рѣкъ. Почти всь рыки Европейской Россіи беруть начало въ озерахъ или болотахъ и питаются сверхъ своихъ источниковъ весеннимъ таяніемъ снѣговъ и дождями. Здѣсь и многочисленныя болота равнины занимають свое регулярное мъсто въ водной экономіи страны, служа запасными водоемами для ръкъ. Когда истощается питаніе, доставляемое ръкамъ снътовыми и дождевыми воспомогательными средствами, и уровень ръкъ падаетъ, болота по мъръ силъ восполняютъ убыль израсходованной рѣчной воды. Рыхлость почвы даеть возможность стоячимъ водамъ находить выходъ изъ ихъ сконовъ въ разныя стороны, а равнинность страны позволяетъ ръкамъ принимать самыя разнообразныя направленія. Потому нигдъ въ Европъ не встрътимъ такой сложной системы ръкъ со столь разносторонними развътвленіями и съ такой взаимной близостью бассейновъ: вътви разныхъ

бассейновъ, магистрали которыхъ текуть иногда въ противоположныя стороны, такъ близко подходить другъ къ другу, что бассейны какъ бы переплетаются между собою, образуя чрезвычайно узорчатую рѣчную сѣть, наброшенную равнину. Эта особенность при неширокихъ и пологихъ водоразділахь, волоках, облегчала канализацію страны, какъ въ болѣе древнія времена облегчала судоходамъ переволакиваніе небольшихъ річныхъ судовъ изъ одного бассейна въ другой. Выходя изъ озеръ и болотъ съ небольшой высотой надъ уровнемъ моря, русскія ріки иміють малое паденіе, т.-е. медленное теченіе, при чемъ встръчають рыхлый грунть, который легко размывается. Воть почему онъ дълають змъевидные изгибы. Ръки горнаго происхожденія, питающіяся таяніемъ сніговъ въ горахъ и падающія со значительныхъ высоть среди твердыхъ горныхъ породъ, при своемъ быстромъ течени наклонны къ прямолинейному направленію, а гдѣ встрѣчають препятствіе въ этихъ горныхъ породахъ, тамъ дълають уклонъ подъ прямымъ или острымь угломь. Таково вообще теченіе ріжь въ Западной Европъ. У насъ же, вслъдствіе малаго паденія и непрочнаго состава почвы, ръки чрезвычайно извилисты. Волга течеть на протяженіи 3480 версть, а прямое разстояніе оть ея истока до устья 1565 версть. Потому же главныя рѣки своими бассейнами захватывають обширныя области: Волга, напримъръ, со своими притоками обтекаетъ площадь въ 1.216.460 кв. версть.

вешніе раз- Отмітимъ въ заключеніе еще дві особенности русской гидрографіи, также не лишенныя историческаго значенія. Одна изъ нихъ— это полноводные весенніе разливы нашихъ ріжъ, столь благотворные для судоходства и луговодства, оказавшіе вліяніе и на побережное размішеніе населенія. Другая особенность принадлежить ріжамъ, текущимъ

жь болье или менье меридіанальномь направленіи: правий берего у нихо, како вы знасте, вообще высоко, ливый низоко. Вамь уже извъстно, что около половины прошлаго въка русскій академикь Бэрь объясниль это явленіе суточнымь обращеніемь земли вокругь своей оси. Мы запомнимь, что эта особенность также оказала дъйствіе на разм'єщеніе населенія по берегамь ріжь и особенно на систему обороны страны: по высокимь берегамь ріжь возводились укр'єпленія и въ этихь укр'єпленіяхь или около нихь сосредоточивалось населеніе. Припомнимь м'єстоположеніе большинства старинныхь укр'єпленныхь русскихь городовь по р. Волгів.

Ограничимся приведенными подробностями и попытаемся свести ихъ въ нѣчто цѣльное.

## Лекція IV.

Вліяніе природы страны на исторію ея народа. — Схема отношенія человіть къ природі. — Значеніе почвенных и ботанических полось и річной сіти русской равнины. — Значеніе окско-волжскаго междурічня, какъ узла колонизаціоннаго, пародно-хозяйственнаго и политическаго. — Лісь, степь и ріжи: значеніе ихъ въ русской исторіи и отношеніе къ нимъ русскаго человіть. — Можно ли по современнимъ впечатлініямъ судить о дійствій природы страны на настроеніе древняго человіть? — Нікоторыя угрожающія явленія въ природів равнины.

Въ прошлый часъ мы все собирали матеріалъ для отвіта на поставленный вопросъ о влілиіи природы нашей страны на исторію нашего парода. Теперь разбираясь въ собранномъ матеріалѣ, попытаемся отвітить на этотъ вопросъ.

Природа отраны и исторія народа. Здёсь не будеть излишней одна предварительная оговорка. Поставленный вопросъ не свободенъ оть нёкоторыхъ затрудненій и опасностей, противъ которыхъ необходимы методологическія предосторожности. Наше мышленіе привыкло расчленять изучаемый предметь на составныя его части, а природа ни въ себё самой, ни въ своемъ дёйствіи на людей не любить такого расчлененія; у нея всё силы ведуть совокупную работу, въ каждомъ дёйствін господствующему фактору помогають незамётные сотруд-

ники, въ каждомъ явленіи участвують разнородныя условія. Въ своемъ изучении мы умѣемъ различить этихъ участниковъ, но намъ съ трудомъ удается точно опредълить долю и характеръ участія каждаго сотрудника въ общемъ дѣлѣ и еще трудне понять, какъ и почему вступили они въ такое взаимодъйствіе. Жизненная цъльность историческаго процесса — наименъе податливый предметъ историческаго изученія. Несомивнно то, что человвкъ поминутно и поперемѣнно то приспособляется къ окружающей его природѣ, къ ея силамъ и способамъ дъйствія, то ихъ приспособляетъ къ себъ самому, къ своимъ потребностямъ, отъ которыхъ не можеть или не хочеть отказаться, и на этой двусторонней борьбѣ съ самимъ собой и съ природой вырабатываеть свою сообразительность и свой характерь, энергію, понятія, чувства и стремленія, а частію и свои отношенія къ другимъ людямъ. И чѣмъ болѣе природа даетъ возбужденія и пищи этимъ способностямъ человъка, чъмъ шире раскрываеть она его внутреннія силы, темь ея вліяніе на исторію окружаемаго ею населенія должно быть признано болѣе сильнымъ, хотя бы это вліяніе природы сказывалось въ дъятельности человъка, ею возбужденной и обращенной на нее же самое.

Законами жизни физической природъ отведена своя сфера вліянія въ исторической судьбъ человъчества и не всъ стороны его дъятельности въ одинаковой мъръ подчинены ея дъйствію. Здъсь необходимо предположить извъстную постепенность или, какъ бы сказать, разностепенность вліянія; но очень трудно установить это отношеніе хотя съ нъкоторой научной отчетливостію. Разсуждая теоретически, не на точномъ основаніи историческаго опыта, казалось бы, что физическая природа съ особенной силой должна дъйствовать на тъ стороны человъческой жизни,

которыми самъ человъкъ непосредственно входить въ ея область, какъ физическое существо, или которыми близко съ нею соприкасается. Таковы матеріальныя потребности человъка, для удовлетворенія которыхъ средства даеть физическая природа и изъ которыхъ рождается хозяйственный быть; сюда же относятся и способы, которыми регулируется удовлетвореніе этихъ потребностей, обезпечивается необходимая для того внутренняя и внёшняя безопасность, т.-е. отношенія юридическія и политическія.

Переходя отъ этихъ общихъ соображеній къ поставленному вопросу, не будемъ усиленно искать въ нашей исторіи подтвержденія только что изложенной схемы, а отмітимъ явленія, которыхъ нельзя объяснить безъ участія природы страны или въ которыхъ степень ел участія достаточно очевидна. Здёсь прежде всего слёдуеть отмётить три географическія особенности или, точнье, три сложившихся изъ этихъ особенностей сочетанія благопріятныхъ для культуры условій исторической жизни страны: 1) ея діленіе на почвенныя и ботаническія полосы съ неодинаковымъ составомъ почвы и неодинаковой растительностью, 2) сложность ея водной съти съ разносторонними направленіями ръкъ и взаимной близостью ръчныхъ бассейновъ и 3) общій или основной ботаническій и гидрографическій узель на центральномъ алаунско-московскомъ пространствъ.

оначение поч-

Почвенныя полосы и указанныя свойства рфчныхъ басботаннчо- сейновъ оказали сильное дѣйствіе на исторію страны и дѣйствіе неодинаковое на различныя стороны быта ся населенія. Различіемъ въ составѣ почвы разныхъ частей равнины съ неодинаковой растительностью опредълялись особенности народнаго хозяйства, вырабатывались мъстные экономическіе тины, смотря по тому, на какой полось, льсной или степной. сосредоточивалась главная масса русскаго населенія. Но

дъйствіе этого условія сказалось не сразу. Восточные славяне при своемъ разселеніи по равнинѣ заняли обѣ смежныя полосы средней Россіи, лѣсной суглинокъ и сѣверную часть степного чернозема. Можно было бы ожидать, что въ той и другой полосъ сложатся различные типы народнаго хозяйства, охотничій и земледівльческій. Однако наша древняя льтопись не замъчаеть такого различія. Правда, Кійсь братьями, основавшіе городъ Кіевъ среди "ліса и бора великаго", были звъроловы, "бяху ловяща звърь". Но всъ племена южнаго пояса славянскаго разселенія, поселившіяся въ лісахъ, занимансь звъроловствомъ и плати дань кіевскимъ князьямъ или хозарамъ мѣхами, въ то же время по лѣтописи были и хлебопапицами. Вятичи, забившееся въ глухіе лъса между Десной и верхней Окой, платили хозарамъ дань "отъ рала", съ сохи. Лъсовики по самому своему названію, древляне, съ которыхъ Олегь бралъ дань мѣхами, вмѣстѣ съ тъмъ "дълали нивы своя и землъ своя". Въ первые вѣка незамѣтно хозяйственнаго различія по почвеннымъ и ботаническимъ полосамъ.

Рѣчная сѣть, повидимому, оказала болѣе раннее и сильвлівніе рѣчной сѣти.

пое дѣйствіе на раздѣленіе народнаго труда по мѣстнымъ
естественнымъ условіямъ. По большимъ рѣкамъ, какъ главнымъ торговымъ путямъ, сгущалось населеніе, принимавшее
наиболѣе дѣятельное участіе въ торговомъ движеніи, рапо
здѣсь завязавшемся; по нимъ возникали торговыя средоточія,
древиѣйшіе русскіе города; населеніе, отъ нихъ удаленное,
оставалось при хлѣбопашествѣ и лѣсныхъ промыслахъ, доставлявшихъ вывозныя статьи прирѣчнымъ торговцамъ, медъ,
воскъ, мѣха. При такомъ вліяніи на народно-хозяйственный
обмѣнъ рѣки рано получили еще болѣе важное политическое
значеніе. Рѣчными бассейнами направлялось географическое
размѣщеніе населенія, а этимъ размѣщеніемъ опредѣлялось

политическое значение страны. Служа готовыми первобытными дорогами, ръчные бассейны своими разносторонними направленіями разсвивали населеніе по своимъ ввтвямъ. По этимъ бассейнамъ рано обозначались различныя мъстныя группы населенія, племена, на которыя древняя літопись дълить русское славянство ІХ—Х вв.; по нимъ же сложились потомъ политическія области, земли, на которыя долго дівлилась страна, и съ этимъ дѣленіемъ соображались князья въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ и въ своемъ управленіи. Въ первоначальномъ племенномъ, какъ и въ смѣнившемъ его областномъ, земско-княжескомъ дѣленіи древней Руси легко замътить это гидрографическое основание. Древняя льтопись размъщаеть русско-славянскія племена на равнинъ прямо по ръкамъ. Точно такъ же древняя Кіевская земля это область средняго Днъпра, земля Черниговская — область его притока Десны, Ростовская — область верхней Волги и т. д. То же гидрографическое основание еще замътнъе въ последующемъ удельномъ деленіи XIII—XV вековъ, довольно точно согласовавшемся со сложнымъ развътвленіемъ бассейновъ Оки и верхней Волги. Но это центробъжное дъйствіе ръчной съти сдерживалось другой ея особенностью. Взаимная близость главныхъ рѣчныхъ бассейновъ равнины при содъйствіи однообразной формы поверхности не позволяла размъщавшимся по нимъ частямъ населенія обособляться другь оть друга, замыкаться въ изолированныя гидрографическія клѣтки, поддерживала общеніе между ними, подготовляла народное единство и содъйствовала государственному объединенію страны.

ORCRO-BOAM . ское междувначеніо.

Подъ совмъстнымъ дъйствіемъ изложенныхъ условій, борычье и его таническихъ и гидрографическихъ, съ теченіемъ времени на равнинъ обозначился сложный узелъ разнообразныхъ народныхъ отношеній. Мы уже видёли, что Алаунское плоскогорье служило узловымъ пунктомъ речной сети нашей страны. Смежныя части этого плоскогорья и центральной Московской котловины, образовавшія область Оки и верхней Волги, и стали такимъ бытовымъ народнымъ узломъ. Когла начала передвигаться сюда масса русскаго населенія изъ дитпровскаго бассейна, въ этомъ окско-волжскомъ междурфчьи образовался центръ разселенія, сборный пункть переселенческаго движенія съ Ю.-З.: здёсь сходились колонисты и отсюда расходились въ разныхъ направленіяхъ, на С. за Волгу, а потомъ на В. и Ю.-В. за Оку. Здъсь же со временемъ завязался и народно-хозяйственный узель. Когда раздѣленіе народнаго труда стало пріурочиваться къ естественнымъ географическимъ различіямъ, въ этомъ краю встрѣтились завязывавшіеся типы хозяйства лісного и степного, промысловаго и земледѣльческаго. Внѣшнія опасности, особенно со стороны степи, вносили новый элементь разділеція. Когда усилилось выдёленіе военно-служилаго люда изъ народной массы, въ томъ же краю рабочее сельское населеніе перемѣщивалось съ вооруженнымъ классомъ, который служилъ степнымъ сторожемъ земли. Отсюда онъ разсаживался живой оборонительной изгородью по помъстьямъ и острожкамъ съверной степной полосы, по мъръ того какъ ее отвоевывали у татаръ. Берегь, какъ звали въ старину теченіе Оки, южнаго предёла этого узлового края, служиль операціоннымъ базисомъ степной борьбы и вмѣстѣ опорной линіей этой степной военной колонизаціи. Переселепцы изъ разныхъ областей старой Кіевской Руси, поглотивъ туземцевъ-финиовъ, образовали здёсь плотную массу, однородную и дёловитую, со сложнымъ хозяйственнымъ бытомъ и все осложнявшимся соціальнымъ составомъ, — ту массу, которая послужила зерномъ великорусскаго племени. Какъ скоро въ этомъ географически и энтографически центральномъ пространствъ утвердилось средоточіе народной обороны, изъ разнообразныхъ отношеній и интересовъ, здісь встрічавшихся и переплетавшихся, завязался и политическій узель. Государственная сила, основавшись въ области истоковъ главныхъ ръкъ равнины, естественно стремилась расширить сферу своего владычества до ихъ устьевъ, по направленію главныхъ рѣчныхъ бассейновъ двигая и населеніе, необходимое для ихъ защиты. Такъ центръ государственной территоріи опредізлился верховьями ръкъ, окружность — ихъ устьями, дальнъйшее разселеніе — направленіемъ рѣчныхъ бассейновъ. На этоть разъ наша исторія пошла въ достаточномъ согласіи съ естественными условіями: рѣки во многомъ начертали ея программу.

Основныя nasu.

До сихъ поръ мы разсматривали совокупное дъйствіе роды рус- различныхъ формъ поверхности нашей равнины, условій орографическихъ, почвенныхъ и гидрографическихъ, оказавшихъ вліяніе на хозяйственный быть и политическій строй русскаго народа. Лѣсъ, степь и рѣка — это, можно сказать, основныя стихіи русской природы по своему историческому значенію. Каждая изъ нихъ и въ отдільности, себѣ приняла живое и своеобразное участіе сама по въ строеніи жизни и понятій русскаго человѣка. Въ лѣсной Россіи положены были основы русскаго государства, въ которомъ мы живемъ: съ лѣса мы и начнемъ частичный обзоръ этихъ стихій.

ЛЪсъ.

Лѣсь сыграль крупную роль въ нашей исторіи. Онъ быль многов жовой обстановкой русской жизни: до второй половины XVIII в. жизнь наибольшей части русскаго народа шла въ лѣсной полосѣ нашей равнины. Степь вторгалась въ эту жизнь только злыми энизодами, татарскими нашествіями да казацкими бунтами. Еще въ XVIII в. западному европейцу, ъхавшему въ Москву на Смоленскъ, Московская

Россія казалась сплошнымъ лѣсомъ, среди котораго города н села представлялись только большими или малыми прогалинами. Даже теперь болье или менье просторный горизонть, окаймленный синеватой полосой льса — наиболье привычный пейзажъ средней Россіи. Лѣсъ оказываль русскому человъку разнообразныя услуги хозяйственныя, политическія и даже нравственныя: обстраиваль его сосной и дубомъ, отапливалъ березой и осиной, освъщаль его избу березовой лучиной, обуваль его лыковыми лаптями, обзаводиль домашней посудой и мочаломь. Долго и на съверъ, какъ прежде на югѣ, онъ питалъ народное хозяйство пушнымъ звъремъ и лъсной пчелой. Лъсъ служилъ самымъ надежнымъ убъжищемъ отъ внъшнихъ враговъ, замъняя русскому человъку горы и замки. Само государство, первый опыть котораго на границъ со степью не удался по винъ этого сосъдства, могло укръпиться только на далекомъ отъ Кіева сѣверѣ подъ прикрытіемъ лѣсовъ со стороны степи. Лёсь служиль русскому отшельнику Өиваидской пустыней, убъжищемъ отъ соблазновъ міра. Съ конца XIV в. люди, въ пустынномъ безмолвіи искавшіе спасенія души, устремлялись въ лѣсныя дебри сѣвернаго Заволжья, куда только они могли проложить тропу. Но убъгая отъ міра въ пустыню, эти лъсопроходцы увлекали съ собою міръ туда же. По ихъ следамъ шли крестьяне, и многочисленобители, тамъ возникавшія, становились опорными пунктами крестьянского разселенія, служа для новоселовъ и приходскими храмами, и ссудодателями, и богадъльнями подъ старость. Такъ лесь придаль особый характеръ северно-русскому пустынножительству, сдёлавъ изъ него своеобразную форму лъсной колонизаціи. Несмотря на всь такія услуги лесь всегда быль тяжель для русскаго человека. Въ старое время, когда его было слишкомъ много, онъ

своей чащей прерываль пути-дороги, назойливыми зарослями оспариваль съ трудомъ расчищенные лугь и поле, медвъдемъ и волкомъ грозилъ самому и домашнему скоту. По лъсамъ свивались и гитада разбоя. Тяжелая работа топоромъ и огнивомъ, какою заводилось лъсное хлъбонашество на пали расчищенной изъ-подъ срубленнаго и спаленнаго лѣса, утомляла, досаждала. Этимъ можно объяснить недружелюбное или небрежное отношение русскаго человъка къ лъсу: онъ никогда не любилъ своего лъса. Безотчетная робость овладъвала имъ, когда онъ вступалъ подъ его сумрачную сънь. Сонная, "дремучая" тишина лѣса пугала его; въ глухомъ, беззвучномъ шумъ его въковыхъ вершинъ чуялось что-то зловъщее; ежеминутное ожиданіе неожиданной, непредвидимой опасности напрягало нервы, будоражило воображение. И древнерусскій человѣкъ населиль лѣсъ всевозможными страхами. Лъсъ — это темное царство лъшаго одноглазаго, злаго духа-озорника, который любить дурачиться надъ путникомъ, забредшимъ въ его владенія. Теперь лесъ въ южной полосъ средней Россіи — все ръдъющее напоминаніе о когда-то бывшихъ здёсь лёсахъ, которое берегутъ, какъ роскошь, а ствернье - доходная статья частныхъ хозяйствъ и казны, которая выручаеть оть эксплоатаціи своихъ лёсныхъ богатствъ по 57-58 милл. ежегодно.

Степь.

Степь, поле, оказывала другія услуги и клала другія впечатльнія. Можно предполагать рапнее и значительное развитіе хльбопашества на открытомъ черноземь, скотоводства, особенно табуннаго, на травянистыхъ степныхъ пастбищахъ. Доброе историческое значеніе южно-русской степи заключается преимущественно въ ея близости къ южнымъ морямъ, которыя ее и создали, особенно къ Черному, которымъ днъпровская Русь рано пришла въ непосредственное соприкосновеніе съ южно-европейскимъ культурнымъ

міромъ; но этимъ значеніемъ степь обязана не столько самой себѣ, сколько тѣмъ морямъ да великимъ русскимъ рѣкамъ, по ней протекающимъ. Трудно сказать, насколько стень широкая, раздольная, какъ величаеть ее пъсня, своимъ просторомъ, которому конца-краю нътъ, воспитывала въ древнерусскомъ южанинъ чувство шири и дали, представление о просторномъ горизонтъ, окоеми, какъ говорили въ старину; во всякомъ случав не лесная Россія образовала это представленіе. Но степь заключала въ себъ и важныя историческія неудобства: вмѣстѣ съ дарами она несла мирному сосъду едва ли не болье бъдствій. Она была въчной угрозой для древней Руси и неръдко становилась бичемъ для нея. Борьба со степнымъ кочевникомъ, половчиномъ, злымъ татариномъ, длившаяся съ VIII почти до конца XVII в., — самое тяжелое историческое воспоминаніе русскаго народа, особенно глубоко връзавшееся въ его памяти и наиболье ярко выразнвшееся въ его былевой поэзіи. Тысячелътнее и враждебное сосъдство съ хищнымъ степнымъ азіатомъ — это такое обстоятельство, которое одно можеть покрыть не одинь европейскій недочеть въ русской исторической жизни. Историческимъ продуктомъ степи, соотвътствовавшимъ ея характеру и значенію, является козакъ, по общерусскому значенію слова бездомный и бездольный, "гулящій" человѣкъ, не приписанный ни къ какому обществу, не имфющій опредбленныхъ занятій и постояннаго мъстожительства, а по первоначальному и простъйшему южно-русскому своему облику человѣкъ "вольный", тоже бъглецъ изъ общества, не признававшій никакихъ общественныхъ связей виж своего "товариства", удалецъ, отдававшій всего себя борьб'є съ нев'єрными, мастеръ все раворить, но не любившій и не умівшій ничего постропть, историческій преемникъ древнихъ кіевскихъ богатырей, стоявшихъ въ степи "на заставахъ богатырскихъ", чтобы постеречь землю Русскую отъ поганыхъ, и полный нравственный контрастъ съверному лъсному монаху. Со Смутнаго времени для Московской Руси козакъ сталъ ненавистнымъ образомъ гуляки "вора".

Para.

Такъ и лъсъ, и особенно степь дъйствовали на русскаго челов вка двусмысленно. Зато никакой двусмысленности, никакихъ недоразумѣній не бывало у него съ русской рѣкой. На ръкъ онъ оживалъ и жилъ съ ней душа въ душу. Онъ любиль свою реку, никакой другой стихіи своей страны не говориль въ песне такихъ ласковыхъ словъ, — и было за чтд. При переселеніяхъ ріка указывала ему путь, при поселеніи она — его неизмінная сосідка: онъ жался къ ней, на ея непоемномъ берегу ставилъ свое жилье, село или деревню. Въ продолжение значительной постной части года она и кормила его. Для торговца она — готовая лътняя и даже зимняя ледяная дорога, не грозила ни бурями, ни подводными камнями: только во-время поварачивай руль при постоянныхъ капризныхъ извилинахъ рѣки да помни мели, перекаты. Ръка является даже своего рода воспитательницей чувства порядка и общественнаго духа въ пародф. Она и сама любить порядокъ, закономърность. Ея великолепныя половодья, совершаясь правильно, въ урочное время, не имфють ничего себъ подобнаго въ западно-европейской гидрографіи. Указывая, гді не слідуеть селиться, они превращають на время скромныя рѣчки въ настоящіе сплавные потоки и приносять неисчислимую пользу судоходству, торговлъ, луговодству, огородничеству. Ръдкіе, паводки при маломъ паденіи русской ріжи не могуть идтп ни въ какое сравнение съ неожиданными и разрушительными наводненіями западно-европейскихъ горныхъ рѣкъ. Русская рѣка пріучала своихъ прибрежныхъ обитателей къ общежитію и общительности. Въ древней Руси разселеніе шло по рѣкамъ и жилыя мѣста особенно сгущались по берегамъ бойкихъ судоходныхъ рѣкъ, оставляя въ междурѣчьяхъ пустыя лѣсныя или болотистыя пространства. Если бы можно было взглянуть сверху на среднюю Россію, напримѣръ XV вѣка, она представилась бы зрителю сложной канвой съ причудливыми узорами изъ тонкихъ полосокъ вдоль водныхъ линій и со значительными темными промежутками. Рѣка воспитывала духъ предпріимчивости, привычку къ совмѣстному, артельному дѣйствію, заставляла размышлять и изловчаться, сближала разбросанныя части населенія, пріучала чувствовать себя членомъ общества, обращаться съ чужими людьми, наблюдать ихъ нравы и интересы, мѣняться товаромъ и опытомъ, знать обхожденіе. Такъ разнообразна была историческая служба русской рѣки.

Изучая вліяніе природы страны на челов'єка, мы иногда впечатльніе пытаемся въ заключение уяснить себъ, какъ она должна равинны. была настраивать древнее населеніе, и при этомъ нер'вдко сравниваемъ нашу страну по ея народно-психологическому дъйствію съ Западной Европой. Этотъ предметь очень любопытенъ, но несвободенъ отъ серіозныхъ научныхъ опасностей. Стараясь проникнуть въ таинственный процессъ, какимъ древній человѣкъ воспринималь впечатлѣнія окружавшей его природы, мы вообще расположены переносить на него наши собственныя опущенія. Припоминая, какъ мы съ высоты нижегородскаго кремля любовались видомъ двигавшагося передъ нашими глазами могучаго потока и перспективой равнинной заволжской дали, мы готовы думать, что и древніе основатели Нижняго, русскіе люди XIII вѣка, выбирая опорный пункть для борьбы съ мордвой и другими поволжскими инородцами, тоже давали себъ досугь постоять передъ этимъ ландшафтомъ и между прочимъ подъ его

обаяніемъ решили основать укрепленный городь при сліяніи Оки съ Волгой. Но очень можеть статься, что древнему человъку было не до эстетики, не до перспективы. Теперь путникъ съ восточно-европейской равнины, впервые проъзжая по Западной Европъ, поражается разнообразіемъ видовъ, резкостью очертаній, къ чему онъ не привыкъ дома. Изъ Ломбардіи, такъ напоминающей ему родину своимъ рельефомъ, онъ черезъ нѣсколько часовъ попадаеть въ Швейцарію, гді уже другая поверхность, совсімь ему непривычная. Все, что онъ видить вокругь себя на Западъ, настойчиво навязываеть ему впечатленіе границы, предела, точной опредъленности, строгой отчетливости и ежеминутнаго, повсемъстнаго присутствія человъка съ внушительными признаками его упорнаго и продолжительнаго труда. Вниманіе путника непрерывно занято, крайне возбуждено. Онъ припоминаеть однообразіе родного тульскаго или орловскаго вида ранней весной: онъ видитъ ровныя пустынныя поля, которыя какъ будто горбятся на горизонтъ подобно морю съ редкими перелесками и черной дорогой по окраине, -и эта картина провожаеть его съ С. на Ю. изъ губерији въ губернію, точно одно и то же місто движется вмісті съ нимъ сотни верстъ. Все отличается мягкостью, неуловимостью очертаній, нечувствительностью переходовъ, скромностью, даже робостью тоновъ и красокъ, все оставляеть неопредъленное, спокойно-неясное впечатлъніе. Жилья не видно на обширныхъ пространствахъ, никакого звука не слышно кругомъ — и наблюдателемъ овладъваетъ жуткое чувство невозмутимаго покоя, безпробуднаго сна и пустынности, одиночества, располагающее къ безпредметному унылому раздумью безъ ясной, отчетливой мысли. Но развъ это чувство — историческое наблюдение надъ древнимъ человъкомъ, надъ его отношеніемъ къ окружающей природь? Это -- одно

изъ двухъ: или впечатлъніе общаго культурнаго состоянія народа, насколько оно отражается въ наружности его страны, или же привычка современнаго наблюдателя перелагать географическія наблюденія на свои душевныя настроенія, а эти последнія ретроспективно превращать въ нравственныя состоянія, возбуждавшія или разслаблявшія энергію давно минувшихъ поколѣній. Другое дѣло-видъ людскихъ жилищъ: здъсь меньше субъективнаго и больше исторически-уловимаго, чемъ во впечатленіяхъ, воспринимаемыхъ отъ внешней природы. Жилища строятся не только по средствамъ, но и по вкусамъ строителей, но ихъ господствующему настроенію. По формы, разъ установившіяся по условіямъ времени, обыкновенно переживають ихъ въ силу косности, свойственной вкусамъ не меньше, чемъ прочимъ расположеніямъ человъческой души. Крестьянскіе поселки по Волгъ и во многихъ другихъ мѣстахъ Европейской Россіи доселѣ. своей примитивностью, отсутствіемъ простійшихъ житейскихъ удобствъ производять, особенно на путешественника съ Запада, впечатление временныхъ, случайныхъ стоянокъ кочевниковъ, не нынче — завтра собирающихся бросить своиедва насиженныя мѣста, чтобы передвинуться на новыя. Въ этомъ сказались продолжительная переселенческая бродячесть прежнихъ временъ и хроническіе пожары, — обстоятельства, которыя изъ поколенія въ поколеніе воспитывали пренебрежительное равнодушіе къ домашнему благоустройсту, къ удобствамъ въ житейской обстановкъ.

Разсматривая вліяніе природы на человіка, надобно щія явленія. видіть и дійствіе человіка на природу: въ этомъ дійствіи также обнаруживаются нікоторыя особенности послідней. Культурная обработка природы человікомъ для удовлетворенія его потребностей имітеть свои преділы и требуеть извітстной осмотрительности: увеличивая и регулируя энер-

гію физическихъ силь, нельзя истощать ихъ и выводить изъравновъсія, нарушая ихъестественное соотношеніе. Иначе природа станетъ въ противоръчіе сама съ собой и будетъ противодъйствовать видамь человъка, одной рукой разрушая то, что создала другой, и географическія условія, сами по себъ благопріятныя для культуры, при неосмотрительномъ съ ними обращении могуть превратиться въ помѣхи народному благосостоянію. Природа нашей страны при видимой простоть и однообразіи отличается недостаткомь устойчивости: ее сравнительно легко вывести изъ равновъсія. Человъку трудно уничтожить источники питанія горныхъ рѣкъ въ Западной Европѣ; но въ Россіи стоитъ только оголить или осущить верховья рфки и ея верхнихъ притоковъ, и рѣка обмелѣетъ. Въ черноземныхъ и песчанистыхъ мъстахъ Россіи есть два явленія, которыя, будучи внолнъ или отчасти продуктами культуры, точне говоря, человеческой непредусмотрительности, стали какъ бы географическими особенностями нашей страны, постоянными физическими ея бъдствіями: это оврани и летучіе пески. Рыхлая почва, съ которой распашка сдернула скрѣплявшій ее дерновой покровъ, легко размывается скатывающимися съ возвышеній дождевыми и сиѣговыми ручьями, и образуются овраги, пдущіевъ самыхъ разностороннихъ направленіяхъ. Уже самыя старыя поземельныя описи, до насъ дошедшія, указывають на обиліе такихъ овраговъ и отвершковъ. Теперь они образують обширную и запутанную сть, которая все болте расширяется и усложняется, отнимая у хльбопашества въ сложности огромную площадь земледѣльческой почвы. На югѣ овраги особенно многочисленны именно въ обработанной части степи, въ губерніяхь Волынской, Подольской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской и въ Области Войска Донского. Причиняя великій вредъ сельскому хозяйству сами по себъ, своею много-

численностью, овраги влекуть за собой еще новое бъдствіе: составляя какъ бы систему естественнаго дренажа и ускоряя стокъ осадковъ съ окрестныхъ полей, они вытягивають влагу изъ почвы прилегающихъ къ нимъ мъстностей, не дають времени этой почвъ пропитаться снъговой и дождевой водой и такимъ образомъ вмъстъ съ оскуденіемъ льсовъ содыйствують понижению уровня почвенныхъ водъ, которое все выразительнъе сказывается въ учащающихся засухахъ. Летучіе пески, значительными полосами проръзывающіе черноземную Россію, не мен'ве б'вдственны. Переносясь на далекія разстоянія, они засыпають дороги, пруды, озера, засоряють ріки, уничтожають урожан, цёлыя имёнія превращають въ пустыни. Площадь ихъ въ Европейской Россіи исчисляють слишкомъ въ 21/2 мил. десятинъ, и эта площадь по сдѣланнымъ наблюденіямъ ежегодно расширяется на одинъ процентъ, т.-е. приблизительно на25 т. д. Пески постепенно засыпають черноземь, подготовляя южной Россіи со временемъ участь Туркестана. Этому процессу помогаеть насущійся въ степяхъ скоть: онъ своими копытами разрываеть верхній твердый слой песка, а вътеръ выдуваетъ изъ него скръпляющія его органическія вещества, и несокъ становится летучимъ. Съ этимъ бъдствіемъ борются разнообразными и дорогими м фрами, изгородями, плетнями, насажденіями. Въ послёдніе годы Министерство Земледълія повело систематическое укръпленіе песковъ посадками древесныхъикустарныхърастеній и въпять літь (1898—1902) укрѣпило болѣе 30 тыс. десятинъ песковъ. Эти цифры убѣдительноговорять о трудности и медленности борьбысь песками.

Мы окончили предварительныя работы, которыя пригодятся намъ при изученіи русской исторіи, условились въ задачахъ и пріемахъ изученія, составили планъ курса и повторили нѣкоторые уроки по географіи Россіи, имѣющіе близкое отношеніе къ ея исторіи. Теперь можемъ начать самый курсъ.

## Лекція V.

Начальная лётопись, какъ основной источникъ для изученія перваго періода нашей исторіи. — Лётописное дёло въ древней Руси; первичныя лётописи и лётописные своды. — Древнёйшіе списки Начальной лётописи. — Слёды древняго кіевскаго лётописца въ начальномъ лётописномъ сводъ. — Кто этотъ лётописецъ? — Главныя составныя части Начальной лётописи. — Какъ онё соединены въ цёльный сводъ. — Хропологическій планъ свода. — Несторъ и Сильвестръ.

Начальная

Обращаясь къ изученію перваго періода нашей исторіи, нельзя не исполнить еще одного подготовительнаго дѣла, необходимо разсмотрѣть составъ и характеръ Начальной лѣтописи, основного источника нашихъ свѣдѣній объ этомъ періодѣ.

Мы имѣемъ довольно разнообразныя и разностороннія свѣдѣнія о первыхъ вѣкахъ нашей исторіи. Таковы особенно иноземныя извѣстія патріарха Фотія ІХ в., императора Константина Багрянороднаго и Льва Діакона Х в., сказанія скандинавскихъ сагъ и цѣлаго ряда арабскихъ писателей тѣхъ же вѣковъ, Ибнъ-Хордадбе, Ибнъ-Фадлана, Ибнъ-Дасты, Масуди и другихъ. Не говоримъ о туземныхъ памятникахъ письменныхъ, которые тянутся все расширяющейся цѣпью съ ХІ в., и памятникахъ вещественныхъ, объ уцѣлѣвшихъ отъ тѣхъ временъ храмахъ, монетахъ и другихъ вещахъ. Все это —

отдъльныя подробности, не складывающіяся ни во что цѣльное, разсѣянныя, иногда яркія точки, не освѣщающія всего пространства. Начальная летопись даеть возможность объединить и объяснить эти отдёльныя данныя. Она представляеть сначала прерывистый, но чемь далее, темь все болъе послъдовательный разсказъ о первыхъ 21/2 въкахъ нашей исторіи и не простой разсказь, а осв'єщенный цізльнымъ, тщательно выработаннымъ взглядомъ составителя на начало отечественной исторіи.

Лѣтописаніе было любимымъ занятіемъ нашихъ древнихъ льтовисное книжниковъ. Начавъ послушнымъ подражаніемъ внѣшнимъ пріемамъ византійской хронографіи, они скоро усвоили ея духъ и понятія, съ теченіемъ времени выработали нікоторыя особенности лътописнаго изложенія, свой стиль, твердое и цѣльное историческое міросозерцаніе съ однообразной оцѣнкой историческихъ событій и иногда достигали замізчательнаго искусства въ своемъ дѣлѣ. Лѣтописаніе считалось богоугоднымъ, душеполезнымъ дѣломъ. Потому не только частныя лица записывали для себя на память, иногда въ видъ отрывочныхъ замътокъ на рукописяхъ, отдъльныя событія, совершавшіяся въ отечествь, но и при отдыльныхъ учрежденіяхъ, церквахъ и особенно монастыряхъ, велись на общую пользу погодныя записи достопамятныхъ происшествій. Сверхъ такихъ частныхъ и церковныхъ записокъ велись при княжескихъ дворахъ и лѣтописи офиціальныя. Изъ сохранившейся въ Волынской лѣтописи грамоты волынскаго князя Мстислава, относящейся къ 1289 году, видно, что при дворъ этого князя велась такая офиціальная літопись, имівшая какое-то политическое назначение. Наказавъ жителей Берестья за крамолу, Мстиславъ прибавляеть въ грамотъ: "а вопсалъ есмь въ льтописецъ коромолу ихъ". Съ образованіемъ Московскаго государства офиціальная літопись при государе-

вомъ дворъ получаеть особенно широкое развитіе. Лътописи велись преимущественно духовными лицами, епископами, простыми монахами, священниками, офиціальную московскую лѣтопись вели приказные дьяки. Рядомъ съ событіями, важными для всей земли, льтописцы заносили въ свои записи преимущественно дъла своего края. Съ теченіемъ времени подъ руками древнерусскихъ книжниковъ накоплялся значительный запасъ частныхъ и оффиціальныхъ мъстныхъ записей. Бытописатели, слъдовавшіе за первоначальными мёстными лётописцами, собирали эти записи, сводили ихъ въ цъльный сплошной погодный разсказъ о всей земль, къ которому и со своей стороны прибавляли описаніе нъсколькихъ дальныйшихъ льть. Такъ слагались вторичныя лѣтописи или общерусские лѣтописные своды, составленные последующими летописцами изъ записей древнихъ, первичныхъ. При дэльнъйшей перепискъ эти сводныя лѣтописи сокращались или расширялись, пополняясь новыми извъстіями и вставками цълыхъ сказаній объ отдъльныхъ событіяхь, житій святыхь и другихь статей, и тогда літопись получала видъ систематическаго лѣтописнаго сборника разнообразнаго матеріала. Путемъ переписыванія, сокращеній, дополненій и вставокъ накопилось трудно обозримое количество списковъ, доселѣ еще не вполнѣ приведенныхъ въ извѣстность и содержащихъ въ себѣ лѣтописи въ разныхъ составахъ и редакціяхъ, съ разнообразными варіантами въ текстъ родственныхъ по составу льтописей. Таковъ въ общихъ и потому не совсемъ точныхъ чертахъ ходъ русскаго лѣтописнаго дѣла. Разобраться въ этомъ довольно хаотическомъ запасѣ русскаго льтописанія, группировать и классифицировать списки и редакціи, выяснить псточники, составъ и взаимное отношение и свести ихъ основнымъ лѣтописнымъ типамъ — такова предварительная сложная критическая работа надъ русскимь лѣтописаньемь, давно начатая, дѣятельно и усиѣшно продолжаемая цѣлымъ рядомъ изслѣдователей и еще не законченная:

Первичныя записи, веденныя въ разныхъ мъстахъ нашего отечества, почти всв погибли; но уцвлели составленные изъ нихъ лѣтописные своды. Эти своды составлялись также въ разныя времена и въ разныхъ мѣстахъ. Если соединить ихъ въ одинъ цёльный общій сводъ, то получимъ почти непрерывный погодный разсказъ о событіяхъ въ нашемъ отечествъ за 8 стольтій, разсказъ не вездъ одинаково полный и подробный, не отличающійся одинаковымъ духомъ и направленіемъ, съ однообразными пріемами и одинаковымъ взглядомъ на историческія событія. И дълались опыты такого полнаго свода, въ которыхъ разсказъ начинается почти съ половины IX в. и тянется неровной, изредка прерывающейся нитью чрезъ целыя столетія, останавливаясь въ древнѣйшихъ сводахъ на концѣ XIII или началѣ XIV в., а въ сводахъ позднѣйшихъ теряясь въ концѣ XVI столѣтія и порой забѣгая въ XVII, даже въ XVIII в. Археографическая Коммиссія, особое ученое учрежденіе, возникшее въ 1834 году съ цёлью изданія письменныхъ памятниковъ древней русской исторіи, съ 1841 года начала издавать Полное собрание русских лытописей и издала 12 томовъ этого сборника.

Вь такомъ же составномъ, сводномъ изложеніи дошло древнайшіе до насъ и древнайшее пов'єствованіе о томъ, что случилось чальной мітописи. Въ нашей земліть въ ІХ, Х, ХІ и въ началіть ХІІ в. по 1110 годъ включительно. Разсказъ о событіяхъ этого времени, сохранившійся въ старинныхъ літописныхъ сводахъ, прежде было принято называть Ітопописно Нестора, а теперь чаще называють Начальной литописно. Въ библіо-

текахъ не спрашивайте Начальной летописи — васъ, пожалуй, не поймуть и переспросять: "какой списокь льтописи нуженъ вамъ?" Тогда вы въ свою очередь придете въ недоумѣніе. До сихъ поръ не найдено ни одной рукописи, въ которой Начальная лътопись была бы помъщена отдъльно въ томъ видъ, какъ она вышла изъ-подъ пера древняго составителя. Во всёхъ извёстныхъ спискахъ она сливается съ разсказомъ ея продолжателей, который въ позднъйшихъ сводахъ доходитъ обыкновенно до конца XVI въка. Если хотите читать Начальную дътопись въ наиболье древнемь ея составь, возьмите Лаврентьевскій или Ипатьевскій ея списокъ. Лаврентьевскій списокъ — самый древній изъ сохранившихся списковъ общерусской лізтописи. Онъ писанъ въ 1377 году "худымъ, недостойнымъ и многогръшнымъ рабомъ Божіимъ мнихомъ Лаврентіемъ" для князя суздальскаго Димитрія Константиновича, тестя Димитрія Донского, и хранился потомъ въ Рождественскомъ монастыръ въ городъ Владимиръ на Клязьмъ. Въ этомъ спискъ за Начальной лътописью слъдують извъстія о южной Кіевской и о съверной Суздальской Руси, прерывающіяся на 1305 году. Другой списокъ, Ипатьевскій, писанъ въ концѣ XIV или въ началѣ XV столѣтія и найденъ въ костромскомъ Ипатьевскомъ монастырѣ, отъ чего и получилъ свое названіе. Здісь за Начальной літописью слідуеть подробный и превосходный по простоть, живости и драматичности разсказъ о событіяхъ въ Русской земль, преимущественно въ южной Кіевской Руси XII в., а съ 1201 по 1292 годъ идеть столь же превосходный и часто поэтическій разсказъ волынской льтописи о событіяхь въ двухъ смежныхъ княжествахъ, Галицкомъ и Волынскомъ. Разсказъ съ половины IX столфтія до 1110 года включительно по этимъ двумъ спискамъ и есть древнъйшій видъ, въ какомъ дошла до насъ Начальная лѣтопись. Прежде, до половины прошлаго столѣтія, критика этого капитальнаго памятника исходила изъ предположенія, что весь онъ — цѣльное произведеніе одного писателя, и потому сосредоточивали свое вниманіе на личности лѣтописца и на возстановленіи подлиннаго текста его труда. Но всматриваясь въ памятникъ ближе, замѣтили, что онъ не есть подлинная древняя кіевская лѣтопись, а представляетъ такой же лѣтописный сводъ, каковы и другіе позднѣйшіе, а древняя кіевская лѣтопись есть только одна изъ составныхъ частей этого свода.

До половины XI в. въ Начальной лѣтописи не встрѣ-слъды дровчаемъ следовъ этого древняго кіевскаго летописца; но во второй половинъ въка онъ нъсколько разъ выдаетъ себя. Такъ подъ 1065 годомъ, разсказывая о ребенкъ-уродъ, вытащенномъ рыбаками изъ речки Сетомли близъ Кіева, лътописецъ говорить: "его же позоровахомъ до вечера." Быль ли онь тогда уже инокомь Печерскаго монастыря, или бъгалъ мальчикомъ смотръть на диковину, сказать трудно. Но въ концѣ XI в. онъ жилъ въ Печерскомъ монастырь: разсказывая подъ 1096 годомъ о набыть половцевъ на Печерскій монастырь, онъ говорить: "и пріидоша на монастырь Печерскій, намъ сущимъ по кельямъ, почивающимъ по заутрени". Далъе узнаемъ, что лътописецъ быль еще живь въ 1106 году: въ этомъ году, пишеть онъ, скончался старецъ добрый Янъ, жившій 90 літь, въ старости маститой, жиль онь по закону Божію, не хуже быль первыхъ праведниковъ, "отъ него же и азъ многа словеса слышахъ, еже и вписахъ въ лѣтописаньи семъ". На основаніи этого можно составить нікоторое понятіе о начальномъ кіевскомъ лѣтописцѣ. Въ молодости онъ жиль уже въ Кіевѣ, въ концѣ XI и въ началѣ XII вѣка быль навърное инокомъ Печерскаго монастыря и велъ

льтопись. Съ половины XI въка, даже нъсколько раньше, и льтописный разсказъ становится подробнъе и теряетъ легендарный отпечатокъ, какой лежить на извъстіяхъ льтописи до этого времени.

ктоонь быль? Кто быль этоть льтописець? Уже въ началь XIII стольтія существовало преданіе въ Кіево-Печерскомъ монастырѣ, что это былъ инокъ того же монастыря Несторъ. Объ этомъ Несторъ, "иже написа лътописецъ", упоминаетъ въ своемъ посланіи къ архимандриту Акиндину (1224—1231) монахъ того же монастыря Поликариъ, писавшій въ началѣ XIII стольтія. Исторіографъ Татищевъ откуда-то зналь, что Несторъ родился на Бѣлоозерѣ. Несторъ извѣстенъ въ нашей древней письменности, какъ авторъ двухъ повъствованій, житія преподобнаго Өеодосія и сказанія о святыхъ князьяхъ Борисъ и Глъбъ. Сличая эти памятники съ соотвътствующими мъстами извъстной намъ Начальной лътонашли непримиримыя противоръчія. Напримъръ, въ лътописи есть сказание объ основании Печерскаго монастыря, гдв повъствователь говорить о себъ, что его приняль вь монастырь самь преподобный, а вь житіи Өеодосія біографъ замічаеть, что онь, "грішный Несторь", быль принять въ монастырь уже преемникомъ Өеодосія игуменомъ Стефаномъ. Эти противоръчія между льтописью и названными намятниками объясняются тъмъ, что читаемыя въ льтописи сказанія о Борись и Гльбь, о Печерскомъ монастыръ и преподобномъ Өеодосіи не принадлежать летописцу, вставлены въ летопись составителемъ свода и писаны другими авторами, первое монахомъ XI вѣка Іаковомъ, а два последнія, помещенныя въ летописи подъ 1051 и 1074 годами, вмѣстѣ съ третьимъ разсказомъ подъ 1091 годомъ о перенесеніи мощей преподобнаго Өеодосія представляють разорванныя части одной цельной повести,

написанной постриженникомъ и ученикомъ Өеодосіевымъ, который, какъ очевидецъ, зналь о Өеодосіи и о монастырѣ его времени больше Нестора, писавшаго по разсказамъ старшихъ братій обители. Однако эти разноръчія подали поводъ нѣкоторымъ ученымъ сомнѣваться въ принадлежности Начальной летописи Нестору, темь более, что за разсказомъ о событіяхъ 1110 года въ Лаврентьевскомъ спискъ слъдуетъ такая неожиданная приписка: "Игуменъ Сильвестръ святого Михаила написахъ книгы си лътописецъ надъяся отъ Бога милость пріяти, при князи Володимеръ, княжащю ему Кыевъ, а мнъ въ то время игуменящю у святого Михаила, въ 6624". Сомнъваясь въ принадлежности древней кіевской літописи Нестору, ніжоторые изследователи останавливаются на этой приписке, какъ на доказательствъ, что начальнымъ кіевскимъ льтописателемъ быль игумень Михайловскаго Выдубицкаго монастыря въ Кіевъ Сильвестръ, прежде жившій инокомъ въ Печерскомъ монастыръ. Но и это предположение сомнительно. Если древняя кіевская літопись оканчивалась 1110 годомъ, а Сильвестръ сдълалъ приписку въ 1116 году, то почему онъ пропустиль промежуточные годы, не записавши совершившихся въ нихъ событій, или почему сділалъ приписку не одновременно съ окончаніемъ літописи, а нять-шесть льть спустя? Съ другой стороны, въ XIV—XV въкъ въ нашей письменности повидимому отличали начальнаго кіевскаго літописателя отъ Сильвестра, какъ его продолжателя. Въ одномъ изъ позднихъ сводовъ, Никоновскомъ, послъ сенсаціоннаго разсказа о несчастномъ для русскихъ нашествіи ордынскаго князя Эдигея въ 1409 году, современникъ-лътописецъ дълаетъ такое замъчание: "Я нане въ досаду кому-нибудь, а по примъру писалъ ЭТО начальнаго лътословца кіевскаго, который, не обинуясь,

разсказываеть "вся временна бытства земская" (всѣ событія, совершавшіяся въ нашей землѣ); да и наши первые властодержцы безъ гнѣва позволяли описывать все доброе и недоброе случавшееся на Руси, какъ при Владимирѣ Мономахѣ, не украшая, описывалъ новый великій Сильвестръ Выдубицкій". Значитъ, Сильвестръ не считался въ началѣ XV в. начальнымъ лѣтословцемъ кіевскимъ.

Разбирая составъ Начальной лѣтописи, мы, кажется, можемъ угадать отношеніе къ ней этого Сильвестра. Эта лѣтопись есть сборникъ очень разнообразнаго историческаго матеріала, нѣчто въ родѣ исторической хрестоматіи. Въ ней соединены и отдѣльныя краткія погодныя записи, и пространные разсказы объ отдѣльныхъ событіяхъ, писанные разными авторами, и дипломатическіе документы, напримѣръ договоры Руси съ греками Х в. или посланіе Мономаха къ Олегу черниговскому 1098 года, спутанное съ его же Поученіемъ къ дѣтямъ (подъ 1096 год), и даже произведенія духовныхъ пастырей, напримѣръ поученія Өеодосія Печерскаго. Въ основаніе свода легли, какъ главныя его составныя части, три особыя цѣльныя повѣствованія. Мы разберемъ ихъ по ихъ порядку въ сводѣ.

Составныя части льто-

І. Повисть временных мьт. Читая первые листы льтописнаго свода, замѣчаемъ, что это связная и цѣльная повѣсть, лишенная лѣтописныхъ пріемовъ. Она разсказываеть о раздѣленіи земли послѣ потопа между сыновьями Ноя съ перечнемъ странъ, доставшихся каждому, о разселеніи народовъ послѣ столпотворенія, о поселеніи славянъ на Дунаѣ и разселеніи ихъ оттуда, о славянахъ восточныхъ и ихъ разселеніи въ предѣлахъ Россіи, о хожденіи апостола Андрея на Русь, объ основаніи Кіева съ новымъ очеркомъ разселенія восточныхъ славянъ и сосѣднихъ съ ними финскихъ племенъ, о нашествіи разныхъ народовъ на славянъ

съ третьимъ очеркомъ разселенія славянъ восточныхъ и съ описаніемъ ихъ нравовъ, о нашествіи на нихъ хозаръ, о дани, которую одни изъ нихъ платили варягамъ, а другіе хозарамъ, объ изгнаніи первыхъ, о призваніи Рюрика съ братьями изъ-за моря, объ Аскольдъ и Диръ и объ утвержденіи Олега въ Кіевъ въ 882 г. Повъсть составлена по образцу византійскихъ хронографовъ, обыкновенно начинающихъ свой разсказъ ветхозавътной исторіей. Одинъ изъ этихъ хронографовъ — Георгія Амартола (IX вѣка съ продолженіемъ до 948 г.) сталь рано извѣстенъ на Руси въ славянскомъ, именно въ болгарскомъ переводъ. Его даже прямо называеть Повесть, какъ одинъ изъ своихъ источниковъ; отсюда, между прочимъ, заимствованъ разсказъ о походъ Аскольда и Дира на грековъ подъ 866 годомъ. Но вмѣстѣ съ выдержками изъ Георгія она передаеть о восточныхъ славянахъ рядъ преданій, въ которыхъ, несмотря на прозаическое изложение, уцълъли еще черты исторической народной пъсни, напримъръ преданіе о нашествіи аваровъ на славянь-дульбовь. Въ началь Повысть представляеть сплошной разсказъ безъ хронологическихъ помътокъ. Хронологическія указанія являются съ 852 года, но не потому, что Повъсть имъетъ что-нибудь сказать о славянахъ подъ этимъ годомъ: она не помнитъ ни одного событія, касавшагося славянь въ этомъ году, и мы увидимъ, что вся статья подъ этимъ годомъ вставлена въ Повъсть позднъе чужой рукой. Далье, первое русское извъстіе, помъченное въ Повёсти годомъ, таково, что его нельзя пріурочить къ какому-либо одному году: именно подъ 859 годомъ Повъсть разсказываеть о томъ, что варяги брали дань съ съверныхъ племенъ, а хозары съ южныхъ. Когда началась та и другая дань, когда и какъ варяги покорили стверныя племена, о чемъ здёсь узнаемъ впервые, — объ этомъ Повёсть

ничего не помнить. Еще болье неловко поставлень 862 годь. Подъ этимъ годомъ мы читаемъ длинный рядъ извъстій: объ изгнаніи варяговъ и усобицѣ между славянскими родами, о призваніи князей изъ-за моря, о прибытіи Рюрика съ братьями и о смерти последнихъ, объ уходе двухъ бояръ Рюрика, Аскольда и Дира, въ Кіевъ изъ Новгорода. Здісь подъ однимъ годомъ, очевидно, соединены событія нісколькихъ лѣтъ: сама Повѣсть оговаривается, что братья Рюриковы умерли спустя два года послѣ ихъ прихода. Разсказъ о 862 годъ кончается такими словами: "Рюрику же княжащу въ Новьгородь, — въ льто 6371, 6372, 6373, 6374 — иде Аскольдъ и Диръ на греки", т.-е. вставка пустыхъ годовъ оторвала главное предложение отъ придаточнаго. Очевидно, хронологическія пом'ятки, встр'ячающіяся въ Пов'ясти при событіяхъ IX віка, не принадлежать автору разсказа, а механически вставлены позднайшею рукой. Въ этой Повасти находимъ указаніе на время, когда она была составлена. Разсказывая, какъ Олегь утвердился въ Кіевѣ и началь устанавливать дани съ подвластныхъ племенъ, повъствователь добавляеть, что и на новгородцевъ была наложена дань въ пользу варяговъ по триста гривенъ въ годъ, "еже до смерти Ярославлѣ даяше варягомъ". Такъ написано въ Лаврентьевскомъ спискѣ; но въ одномъ изъ позднѣйшихъ сводовъ, Никоновскомъ, встръчаемъ это извъстіе въ другомъ изложеніи: Олегь указаль Новгороду давать дань варягамь, "еже и нынъ даютъ". Очевидно, это первоначальная, подлинная форма извѣстія. Слѣдовательно, Повѣсть составлена до смерти Ярослава, т.-е. раньше 1054 года. Если это такъ, то авторомъ ея не могъ быть начальный кіевскій лѣтописецъ. Трудно сказать, чемъ оканчивалась эта Повесть. на какомъ событи прерывался ея разсказъ. Пересчитывая народы, нападавшіе на славянь, повъствователь говорить,

что послѣ страшныхъ обровъ, такъ мучившихъ славянское племя дульбовъ, пришли печенъги, а потомъ уже при Олегъ прошли мимо Кіева угры. Д'вйствительно, въ самомъ разсказъ Повъсти это событіе отнесено ко времени Олега и поставлено подъ 898 годомъ. Итакъ, печенъти по Повъсти предшествовали венграмъ. Но далъе въ сводъ мы читаемъ, что только при Игорф въ 915 году, т.-е. послф прохода угровъ мимо Кіева, печенѣги впервые пришли на Русскую землю. Итакъ, повъствователь о временахъ Игоря имълъ нъсколько иныя историческія представленія, чёмъ пов'єствователь о временахъ, предшествовавшихъ княженію Игоря, т.-е. событія 915 года и следующих леть описаны уже не авторомъ Повъсти. Эта Повъсть носить въ сводъ такое заглавіе: "Се повъсти временныхъ лъть, откуду есть пошла Русская земля, кто въ Кіевѣ нача первѣе княжити и откуду Русская земля стала есть". Итакъ, авторъ объщаеть разсказать, какъ началась Русская земля. Разсказывая объ утвержденіи Олега въ Кіевъ въ 882 году, повъствователь замъчаеть: "бъща у него варязи и словъни и прочи, прозващася Русью". Вотъ и начало Руси, Русской земли — исполнение объщанія, даннаго повъствователемъ. Итакъ, "Повъсть временныхъ лѣтъ" есть заглавіе, относящееся не къ цѣлому своду, а только къ разсказу, составляющему его начало и прерывавшемуся повидимому на княженіи Олега. Эта Повъсть составлена не позже смерти Ярослава; призваніе князей и утвержденіе Олега въ Кіевъ — ея главные моменты.

II. Сказаніе о крещеніи Руси при Владимірю. Оно разбито на три года: 986, 987 и 988. Но это также не літописный разсказь: онъ лишенъ літописныхъ пріемовъ, отличается полемической окраской, желаніемъ охулить всі віры кромі православной. И это сказаніе, очевидно, не принадлежить начальному літописцу, а вставлено

въ сводъ его составителемъ. Въ немъ уцълъль намекъ на время его составленія. Когда ко Владиміру пришли евреи съ предложениемъ своей въры, князь спросилъ ихъ: "гдъ земля ваша?" Миссіонеры отвъчали: "въ Іерусалимъ". — "Полно, такъ ли?" переспросилъ ихъ князъ. Тогда миссіонеры сказали напрямки: "разгнѣвался Богь на отцовъ нашихъ и расточиль насъ по странамъ грѣховъ ради нашихъ, и предана была земля наша христіанамъ". Если бы повъствователь разумълъ первыхъ, кто покорилъ землю евреевъ, онъ долженъ былъ бы назвать язычниковъ римлянь; если бы онь разумѣль властителей Герусалима, современныхъ Владиміру, то онъ долженъ быль бы назвать магометанъ; если же онъ говорить о христіанахъ, ясно, что онъ писалъ послъ завоеванія Іерусалима крестоносцами, то есть въ началѣ XII столѣтія (послѣ 1099 года). Основнымъ источникомъ сказанія о крещеніи Руси и о христіанской дъятельности кн. Владиміра служило рядомъ съ неуспъвшимъ еще завянуть народнымъ преданіемъ древнее житіе святого князя, написанное неизвістно кімь немного лъть спустя послъ его смерти, судя по выраженію житія о времени его княженія: "Сице убо бысть малымъ прежде сихъ лътъ". Это житіе — одинъ изъ самыхъ раннихъ памятниковъ русской литературы, если только оно написано русскимъ, а не грекомъ, жившимъ въ Россіи.

III. Кіево-печерская лютопись. Ее писаль въ концѣ XI и въ началѣ XII вѣка монахъ Печерскаго монастыря Несторъ, какъ гласить раннее монастырское преданіе, отвергать которое нѣтъ достаточныхъ основаній. Лѣтопись прервалась на 1110 году; но какимъ годомъ она начиналась? Можно только догадываться, что лѣтописецъ повель свою повѣсть съ событій, совершившихся задолго до его вступленія въ монастырь, куда онъ вступилъ не ранѣе 1074 года.

Такъ ему, повидимому, принадлежить помъщенный въ сводъ разсказъ о событіяхъ 1044 года. Говоря о вступленіи князя Всеслава полоцкаго на отцовскій столь, літописець упомипаеть о повязкъ, которой этоть князь прикрываль язву на своей головъ. Объ этой повязкъ льтописецъ замъчаеть: "еже носить Всеславъ и до сего дне на собъ", а онъ умеръ въ 1101 году. Если такъ, то можно предполагать, что лътопись Нестора начиналась временами Ярослава I. Съ большей увтренностью можно думать, что лттопись прервалась именно на 1110 годъ и что заключительная приписка Сильвестра не случайно помъщена подъ этимъ годомъ. На это указываеть самое описаніе 1110 года въ Лаврентьевскомъ спискъ, сохранившемъ Сильвестрову приписку. Потому ли, что въсть о случившемся не всегда скоро доходила до лътописца, или по другимъ причинамъ, ему иногда приходилось записывать событія извъстнаго года уже въ слъдующемъ году, когда становились извъстны ихъ слъдствія или дальнъйшее развитіе, о чемъ онъ и предувъдомлялъ при описаніи предыдущаго года какъ будто ante factum. Онъ, впрочемъ, иногда оговаривался, что это не предвидъніе, а только опозданіе записи: "еже и бысть, якоже скажемъ послѣ въ пришедшее лѣто", т.-е. когда будемъ описывать наступившій годъ. То же случилось и съ 1110 годомъ. Надъ Печерскимъ монастыремъ явилось знаменіе, столпъ огненный, который весь міръ видъ". Печерскій льтописець истолковаль явленіе такь: огненный столпь — это видъ ангела, посылаемаго волею Божіей вести людей путями Промысла, какъ во дни Моисея огненный столпъ ночью вель Израиля. Такъ и это явленіе, заключаеть льтописець, предзнаменовало, "ему же бъ быти", чему предстояло сбыться, и что сбылось: на следующее не этотъ ли ангелъ былъ (нашимъ) вождемъ на ино-

племенниковъ и супостатовъ? Летописецъ писалъ это уже въ 1111 году, послъ страшнаго мартовскаго пораженія, нанесеннаго русскими половцамъ, и слышалъ разсказы побъдителей объ ангелахъ, видимо помогавшихъ имъ въ бою, но почему-то, въроятно за смертію, не успъль описать этихъ событій 1111 года, на которыя намекаль въ описаніи 1110 года. Въ Ипатьевскомъ спискъ то же знамение изображено, какъ въ Лаврентьевскомъ, лишь съ нѣкоторыми отступленіями въ изложеніи. Но подъ 1111 годомъ въ разсказъ о чудесной побъдъ русскихъ то же знаменіе описано вторично и иначе, другими словами и съ новыми подробностями, хотя и ссылкой на описаніе предыдущаго года, и притомъ пріурочено къ лицу Владиміра Мономаха, являющагося главнымъ дъятелемъ подвига, въ которомъ участвовало 9 князей. Этоть 1111 годъ описанъ, очевидно, другимъ лътописцемъ и, можетъ быть, уже по смерти Святополка, когда великимъ княземъ сталъ Мономахъ. Итакъ лътопись Нестора была дописана въ 1111 году и кончалась 1110 годомъ. Какъ могъ лѣтописецъ вести свою лѣтопись? Такъ же, какъ онъ писалъ житіе преп. Өеодосія, котораго не зналъ при его жизни, — по разсказамъ знающихъ дюдей, очевидцевъ и участниковъ событій. Печерскій монастырь быль средоточіемь, куда притекло все властное и вліятельное въ тогдашнемъ русскомъ обществъ, все, что дълало тогда исторію Русской земли: князья, бояре, епископы, съфзжавшіеся на соборь къ кіевскому митрополиту, купцы, ежегодно проходившіе по Днѣпру мимо Кіева въ Грецію и обратно. Янъ, бояринъ, бывшій кіевскимъ тысяцкимъ, другь и чтитель преп. Өеодосія и добрый знакомый лѣтописца, сынъ Вышаты, которому Ярославъ I поручалъ большія діла, — одинь этоть Янь Вышатичь, умершій въ 1106 году 90 леть отъ роду, быль для летописца живой

стольтней льтописью, оть которой онь слышаль "многа словеса", записанныя имъ въ своей лѣтописи. Всѣ эти люди приходили въ монастырь преп. Осодосія за благословеніемъ предъ началомъ дѣла, для благодарственной молитвы по окончаніи, молились, просили иноческихъ молитвъ, жертвовали "оть имъній своихъ на утьшеніе братіи и на строеніе монастырю", разсказывали, размышляли вслухъ, исповъдуя игумену и братіи свои помыслы. Печерскій монастырь быль собирательнымь фокусомь, объединявшимь разсвянные лучи русской жизни, и при этомъ сосредоточенномъ освъщеніи наблюдательный инокъ могь видіть тогдашній русскій міръ многостороннье, чымь кто-либо изъ мірянь.

Таковы три основныя части, изъ которыхъ составленъ Соединеніе начальный льтописный сводъ: 1) Повъсть временныхъ льтъ, тописи въ прерывающаяся на княженіи Олега и составленная до 1054 года; 2) сказаніе о крещеніи Руси, пом'єщенное въ сводъ подъ годами 986-988 и составленное въ началъ XII в., и 3) Кіево-печерская літопись, въ которой описаны событія XI и XII вв. до 1110 года включительно. Вы видите, что между этими составными частями свода остаются обширные хронологическіе промежутки. Чтобы видіть, какъ пополнялись эти промежутки, разсмотримъ княжение Игоря, составляющее часть 73-льтняго промежутка, отдъляющаго княженіе Олега отъ момента, которымъ начинается сказаніе о крещеніи Руси (913—985). Наиболье важныя для Руси событія разсказаны подъ годами: 941, къ которому отнесенъ первый походъ Игоря на грековъ, изложенный по хронографу Амартола и частію по греческому житію Василія Новаго, подъ 944 — годомъ второго похода, въ описаніи котораго очевидно участіе народнаго сказанія, и подъ 945, гдъ помъщенъ тексть Игорева договора съ греками и потомъ разсказано такъ же по народному кіевскому преданію

о последнемъ древлянскомъ хожденіи Игоря за даныю, о смерти князя и о первыхъ актахъ Ольгиной мести. Подъ восемью другими годами пом'вщены не касающіяся Руси извъстія о византійскихъ, болгарскихъ и угорскихъ отношеніяхъ, взятыя изъ того же хронографа Амартола, и между ними четыре краткія зам'ьтки объ отношеніяхъ Игоря къ древлянамъ и печенъгамъ, что могло удержаться въ памяти кіевскаго общества. Рядъ этихъ 11 описанныхъ лѣтъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ прерывается большимъ или меньшимъ количествомъ годовъ пустыхъ, хотя и проставленныхъ по порядку въ видъ табличекъ: для этихъ годовъ, которыхъ въ 33-лѣтнее княженіе Игоря оказалось 22, составитель свода не могь найти въ своихъ источникахъ никакого подходящаго матеріала. Подобнымъ образомъ восполнена и другая половина этого промежутка, какъ и промежутокъ между сказаніемъ о крещеніи Руси и предполагаемымъ началомъ Печерской лѣтописи. Источниками при этомъ служили кромъ греческихъ переводныхъ и южнославянскихъ произведеній, обращавшихся на Руси, еще договоры съ греками, первые опыты русской повъствовательной письменности, а также народное преданіе, иногда развивавшееся въ цълое поэтическое сказаніе, въ историческую сагу, напримъръ объ Ольгиной мести. Эта народная кіевская сага проходить яркой нитью, какъ одинъ изъ основныхъ источниковъ свода, по ІХ и всему Х вѣку; следы ея заметны даже въ начале XI столетія, именно въ разсказъ о борьбъ Владиміра съ печенъгами. По этимъ уцълъвшимъ въ сводъ обломкамъ кіевской былины можно заключать, что въ половинъ XI въка уже сложился въ кіевской Руси цёлый циклъ историко-поэтическихъ преданій, главное содержаніе которыхь составляли походы Руси на Византію; другой, поздивищій цикль богатырскихь бы-

линъ, воспъвающій борьбу богатырей Владиміра со степными кочевниками, также образовался въ кіевской Руси и до сихъ поръ кой-гдв еще держится въ народв, между твмъ какъ обломки перваго уцълъли только въ лътописномъ сводъ и изръдка встръчаются въ старинныхъ рукописныхъ сборникахъ

Ряды пустыхъ годовъ наглядно обнаруживають способъ Хронологисоставленія свода по перечисленнымъ источникамъ. Въ расположеніи собраннаго літописнаго матеріала составитель руководился хронологическимъ планомъ, положеннымъ въ основу всего свода. Для постройки этого плана составитель располагаль, съ одной стороны, указаніями византійскихъ хронографовъ и датами русскихъ договоровъ съ греками, а съ другой — числомъ лътъ кіевскихъ княженій, хранившимся въ памяти кіевскаго общества. Въ Повъсти о началъ Русской земли вследъ за преданіемъ о нашествіи хозаръ на полянъ встречаемъ такую вставку подъ 852 годомъ: сказавъ, что при императорѣ Михаилѣ III "нача ся прозывати Русская земля", потому что тогда Русь напала на Царьградъ, какъ повъствуется о томъ въ греческомъ льтописаны, авторь вставки продолжаеть: "тыже отсель почнемъ и числа положимъ". Эта вставка, очевидно, сдѣлана составителемъ свода. Хронологію свою онъ ведсть отъ потопа, указывая, сколько лъть прошло оть потопа до Авраама, Авраама до исхода евреевъ изъ Египта и т. д. Высчитывая различные хронологическіе періоды, составитель свода доходить до того времени, когда (въ 882 г.) Олегь утвердился въ Кіевъ: "оть перваго льта Михаилова до перваго льта Олгова, русскаго князя, льть 29, а отъ перваго лъта Олгова, понелиже съде въ Кіевъ, до перваго лъта Игорева лътъ 31" и т. д. Пересчитывая лъта по княженіямъ, составитель свода доходить до смерти великаго князя кіевскаго Святополка: "а отъ смерти Ярославли до смерти

Святополчи лѣтъ 60". Смерть Святополка, случившаяся въ 1113 году, служитъ предѣломъ хронологическаго разсчета, на которомъ построенъ сводъ. Итакъ сводъ составленъ уже при преемникѣ Святополка Владимірѣ Мономахѣ, не раньше 1113 года. Но мы видѣли, что Кіево-печерская лѣтопись прерывается еще при Святополкѣ 1110 годомъ; слѣдовательно, хронологическій разсчетъ свода не принадлежитъ начальному кіевскому лѣтописцу, не дожившему до смерти Святополка или, по крайней мѣрѣ, раньше ея кончившему свою лѣтопись, а сдѣланъ рукою, писавшею въ княженіе Святополкова преемника Владиміра Мономаха, т.-е между 1113 и 1125 гг. На это именно время и падаеть приведенная мною Сильвестрова приписка 1116 года. Этого Сильвестра я и считаю составителемъ свода.

Несторъ и Сильвестрь-

Теперь можно объяснить отношение этого Сильвестра и къ Начальной летописи, и къ летописцу Нестору. Такъназываемая Начальная льтопись, читаемая нами по Лаврентьевскому и родственнымъ ему спискамъ, есть лътописный сводъ, а не подлинная лѣтопись кіево-печерскаго инока. Эта Кіево-печерская літопись не дошла до насъвъ подлинномъ видъ, а частью сокращенная, частью дополненная вставками, вошла въ начальный лётописный сводъ, какъ его последняя и главная часть. Значить, нельзя сказать ни того, что Сильвестръ былъ начальнымъ кіевскимъ лѣтописцемъ, ни того, что Несторъ составиль читаемую нами древныйшую лытоппсь, т.-е. начальный летописный сводъ: Несторъ быль составителемъ древнъйшей кіевской льтописи, недошедшей до насъ въ подлинномъ видѣ, а Сильвестръ—составителемъ начальнаго льтописнаго свода, который не есть древныйшая кіевская літопись; онъ быль и редакторомъ вошедшихъ въ составъ свода устныхъ народныхъ преданій и письменныхъ повъствованій, въ томъ числъ и самой Несторовой льтописи.

## Лекція VI.

Историко-критическій разборь Начальной літописи.— Ея значеніе для дальнійшаго русскаго літописанья. — Ошибочность хронологической основы свода и происхожденіе ошибки. — Обработка составныхь частей свода его составителемь. — Неполнота древинішихь списковь Начальной літописи. — Идея славянскаго единства, положенная въ ея основу. — Отношеніе къ літописи изучающаго. — Літописи XII в. — Историческія воззрінія літописца.

Мы разсмотрѣли происхожденіе, составъ и источники древнѣйшаго лѣтописнаго свода, который принято называть Начальной лѣтописью, и признали наиболѣе вѣроятнымъ составителемъ его игумена Сильвестра. Намъ предстоитъ опѣнить этотъ памятникъ, какъ историческій источникъ, чтобы этой оцѣнкой руководиться въ изученіи древнѣйшихъ его извѣстій о Русской землѣ. Этотъ памятникъ, важный самъ по себѣ, какъ древнѣйшій и основной источникъ русской исторіи, становится еще цѣннѣе потому, что былъ въ истинномъ смыслѣ слова начальной лѣтописью: дальнѣйшее лѣтописанье примыкало къ ней, какъ ея непосредственное продолженіе и посильное подражаніе; послѣдующіе составители лѣтописныхъ сводовъ обыкновенно ставили ее во главѣ своихъ временниковъ.

Въ разборѣ Начальной лѣтописи наше вниманіе сосредоточится на самомъ составителѣ свода, на томъ, что внесъ онъ своего въ собирательную работу сведенія разнороднаго

матеріала, вошедшаго въ составъ свода. Ему принадлежатъ хронологическая основа свода, способъ обработки источниковъ и взглядъ на историческія явленія, проведенный по всему своду.

Хронологическая осно-

Хронологическая канва, по которой выведенъ разсказъ ва свода, служить одною изъ связей, придающихъ нъкоторую цѣльность разновременнымъ и разнороднымъ его частямъ и извъстіямъ, почерпнутымъ изъ столь разностороннихъ источниковъ. Въ исходной точкъ этого плана лежить ошибка, въ которую русскій бытописатель быль введенъ греческимъ источникомъ. Въ XI в. на Руси быль уже извъстенъ въ славянскомъ переводъ такъ называемый Ітьтописецъ вскоръ или вкратив цереградскаго патріарха Никифора († 828) съ продолженіемъ. Мы видѣли, почему составитель нашего свода старался прикрыпить начальный пункть русской хронологіи къ году воцаренія императора Михаила III. Никифоровъ лѣтописецъ и ввелъ его въ опибочный разсчетъ. Академикъ Шахматовъ обстоятельно выясниль, какъ это случилось. Въ хронологической таблицѣ Никифорова лѣтописца, по которой составитель нашего свода строилъ свой иланъ, отъ Р. Х. до имп. Константина, точнъе до перваго вселенскаго собора, по ошибкъ поставлено 318 лътъ вмъсто 325, т.-е. за годъ собора принято число отцовъ, на немъ засъдавшихъ, а сумма лътъ отъ собора до воцаренія Михаила выведена по неточности слагаемыхъ въ 542 вмѣсто 517; сложеніемъ 318 съ 542 и получился для воцаренія Михаила годъ оть Р. Х. 860, а отъ сотворенія міра 6360, такъ какъ лѣтописецъ Никифора считалъ отъ с. м. до Р. Х. ровно 5500, а не 5508 лътъ, какъ считаемъ мы. Вышла ошибка на 18 лътъ. Не принимая во внимание участія Никифорова лътосчисленія въ образованіи года 6360, вычитая изъ него 5508, получали для воцаренія Михаила годъ

оть Р. Х. 852 вмёсто 860 и этимъ недоразумёніемъ нечаянно уменьшали ошибку на 8 лъть, не доходя до истины, т.-е. до 842 года, только 10 лѣтъ. Впрочемъ эта ошибка въ опредъленіи исходнаго хронологическаго пункта мало вредила дальнъйшимъ расчисленіямъ русскаго хронолога XII въка: коррективомъ служили ему даты договоровъ съ греками. Держась своего лътосчисленія и относя воцареніе Михаила къ 6360 году отъ с. м., но зная по преданію или по соображенію, что Олегь умерь въ годъ второго своего договора съ греками, составитель свода на время отъ воцаренія Михаила до Олеговой смерти, т.-е. до перваго года Игорева княженія, отсчиталь въ своей таблицѣ ровно столько льть (60), сколько того требуеть дата договора—6420 годъ. Я ръшился ввести васъ въ эти хронологическія подробности только для того, чтобы вы видёли, съ какими затрудненіями приходилось бороться составителю свода и какъ относиться къ его раннимъ хронологическимъ показаніямъ. Надобно отдать ему должное: при скудныхъ средствахъ онъ вышелъ изъ своихъ затрудненій съ большимъ успѣхомъ. Онъ отнесъ къ 866 году нападеніе Руси на Царьградъ, которое, какъ теперь извъстно, произошло въ 860 г. Соотвътственно тому и предшествующія событія, имъ разсказанныя, раздоры между съверными племенами по изгнаніи варяговъ, призваніе князей, утвержденіе Аскольда и Дира въ Кіевъ, надобно отодвигать нёсколько назадь, къ самой середине IX века. Неточности въ отдѣльныхъ годахъ ничему не мѣшають и самъ составитель свода придаваль своимъ годамъ условное, гадательное значеніе. Встръчая въ древней Повъсти рядъ тъсно связанныхъ между собою событій и не умѣя каждое изъ нихъ помътить особымъ годомъ, онъ ставилъ надъ ихъ совокупностью рядъ годовъ, въ предълахъ которыхъ они по его разсчету должны были произойти. Такъ изгнаніе варяговъ, бравшихъ дань съ съверныхъ племенъ, усобицы между этими племенами, призваніе князей, смерть братьевъ Рюрика чрезъ два года по призваніи и уходъ Аскольда съ Диромъ въ Кіевъ онъ помѣтилъ суммарно тремя годами, 860, 861 и 862, и мы плохо понимаемъ его, пріурочивая всѣ эти событія и въ томъ числѣ призваніе князей къ одному послѣднему 862 году. Заслуга составителя свода въ томъ, что онъ, располагая сбивчивыми данными византійскихъ, псточниковъ, умѣлъ уловить начальный конецъ нити отечественныхъ преданій, — данничество сѣверныхъ племенъ варягамъ, и на разстояніи 2½ столѣтій, ошибаясь на 6—7 лѣтъ, прикрѣпить этотъ конецъ къ вѣрно разсчитанному хронологическому пункту, къ половинѣ ІХ вѣка.

Способъ обработки.

Сцепивъ весь сводъ одной хронологической основой и набросивъ лѣтописную сѣть на его нелѣтописныя части, Сильвестръ внесъ въ свое произведение еще болѣе единства и однообразія, переработавъ его составныя статьи по одинаковымъ пріемамъ. Переработка состояла главнымъ образомъ въ томъ, что по всему своду проведены историческія воззрвнія хронографа Георгія Амартола. Этоть хронографъ служиль для него не только источникомъ извъстій, касавшихся Руси, Византіи и южныхъ славянъ, но и направителемъ его историческаго мышленія. Такъ въ началѣ Повъсти временныхъ лътъ онъ поставилъ заимствованный у Амартола очеркъ раздёленія земли между сыновьями Ноя и эту географическую классификацію или таблицу нополпиль собственнымъ перечнемъ славянскихъ, финскихъ и варяжскихъ племенъ, давъ имъ мѣсто въ Афетовой части. Для объясненія важныхъ отечественныхъ явленій онъ ищеть аналогій у того же Амартола и такимъ образомъ въ ихъ изложение вносить сравнительно-историческій пріемъ. Характерное мъсто Повъсти о нравахъ и обычаяхъ русскихъ

славянъ опъ пополнилъ извлечениемъ изъ Амартола о правахъ сиріянъ, вактиріянъ и другихъ народовъ и къ нимъ оть себя прибавиль замётку о половцахь, о которыхь неизвъстный авторъ Повъсти едва ли имълъ какое-нибудь понятіе: они стали изв'єстны на Руси посл'в Ярослава. Вообше эта часть свода носить на себъ слъды столь усердной переработки со стороны его составителя, что въ ней трудно отдълить подлинный тексть отъ Сильвестровыхъ вставокъ и измѣненій. Къ этому надобно прибавить еще тщательность, съ какою Сильвестръ старался воспользоваться для своего сводаз сёмь наличнымь запасомь русской повёствовательной письменности. Онъ быль знакомъ съ древней новгородской льтописью и изъ нея привель разсказъ о дъйствіяхъ Ярослава въ Новгородъ въ 1015 году по смерти отца. Кіевскія событія этого года онъ изложиль по сказанію о Борисѣ и Глебе, составленному монахомъ Іаковомъ въ начале XII в. Едва ли не онъ же самъ составиль и сказаніе о крещеніи Руси по древнему житію кн. Владиміра, широко воспользовавшись при этомъ Палеей, полемическимъ изложеніемъ Ветхаго завъта, направленнымъ противъ магометанъ и частію католиковъ, которое преподаеть Владиміру греческій философъ-миссіонеръ. Онъ вставиль въ сводъ подъ 1097 годъ и обстоятельный разсказъ объ ослѣпленіи теребовльскаго князя Василька, написанный Василіемъ, лицомъ близкимъ къ Васильку. Онъ же поместиль въ трехъ местахъ Несторовой летописи части упомянутаго мною сказанія о Печерскомъ монастыр'в и преп. Өеодосіи, можеть быть, имъ же и написаннаго. Проводя свою мысль въ сравнительно-историческомъ освъщении, составитель свода не боялся вносить въ льтописное изложение прагматический безпорядокъ, соединялъ подъ однимъ годомъ разновременныя, но однородныя явленія. Вспомнивъ, что около 1071 года

въ Кіев' явился волхвъ, о которомъ въ Печерской летописи не было извъстія, онъ вставиль въ нее вмъсть съ разсказомъ объ этомъ волхвѣ цѣлое ученіе о "бѣсовскомъ наущеніи и действе, о пределахь силы бесовь надъ людьми и о способахъ ихъ дъйствія на людей, особенно посредствомъ волхвовъ. Эта демонологія иллюстрируется нъсколькими любопытными разсказами о волхвахъ и кудесникахъ на Руси того времени и параллельными библейскими примфрами. Время событій, разсказанныхъ Сильвестромъ подъ 1071 годомъ, обозначено летописными выраженіями: "въ си же времена, въ си лѣта"; но два случая изъ разсказанныхъ несомивнию были поздиве 1071 года. Такъ не могь написать простой льтописець, какимь быль Несторь, записывавшій событія изъ года въ годъ. Впечатльніе ученаго книжника, производимое широкимъ знакомствомъ составителя свода съ иноземными и своими источниками и способомъ пользованія ими, усиливается еще проблесками критической мысли. Составитель противъ мивнія, будто основатель Кіева быль не болье какъ перевощикъ черезъ Дньпръ, и въ критической вставкъ, внесенной въ Повъсть временныхъ лътъ, доказываеть преданіемъ, что Кій быль князь въ роду своемъ и ходилъ въ Царьградъ, гдф былъ принятъ съ большимъ почетомъ самимъ царемъ; только имени этого царя составитель не знаетъ, въ чемъ и сознается. Точно такъ же ходили различные толки о мъстъ крещенія кн. Владиміра; составитель выбираеть изъ нихъ наиболее достоверное преданіе.

Неполнота дровивй-ROBЪ.

Но едва ли одной этой критической разборчивостью можно шихъ спис- объяснить замътную неполноту свода: въ позднъйшихъ спискахъ Начальной льтописи встрьчаемъ рядъ извыстій, которыя не нашли себъ мъста въ спискахъ древнъйшихъ, хотя сами по себѣ ничѣмъ не возбуждають критическаго

педовфрія. Большею частью это краткія извѣстія о событіяхъ, которыхъ нельзя выдумать или не для чего было выдумывать. Такъ пропущены извъстія о томъ, что въ 862 году призванные князья построили городъ Ладогу, и здёсь сёль старшій изъ нихъ Рюрикъ, что въ 864 году убитъ былъ болгарами сынъ Аскольда, въ 867 году воротились отъ Царьграда (послъ пораженія) Аскольдъ и Диръ съ малой дружиной, п быль въ Кіевѣ плачь великій, что въ томъ же году "бысть въ Кіевѣ гладъ велій", а Аскольдъ и Диръ избили множество печенъговъ. Въ древнъйшихъ спискахъ 979 годъ оставленъ пустымъ, а въ позднъйшихъ подъ нимъ помъчены два любопытныя мзвъстія о печенъжскомъ князъ, который биль челомъ Ярополку о службѣ и получилъ оть него "грады и власти", и о приходъ къ Ярополку греческихъ пословъ, которые "взяща миръ и любовь съ нимъ и яшася ему по дань, якоже и отцу его и дѣду его". Изъ времени кн. Владиміра пропущенъ рядъ извѣстій о печенъжскихъ и болгарскихъ князьяхъ, крестившихся въ Кіевъ, и о посольствахъ, приходившихъ въ Кіевъ изъ Греціи, Польши, Чехіи, Венгріи, отъ паны. Такіе пропуски можно проследить и въ дальнейшихъ княженіяхъ по всему XI веку. Эти пробълы частію можно отнести на счетъ Лаврентьевскаго списка, который, будучи древнъйшимъ, не можетъ быть признанъ наиболее исправнымъ: въ немъ по вине писца пропущено много мъсть, сохранившихся въ другихъ ближайшихъ къ нему по составу и тексту спискахъ. Иныя извѣстія могли быть опущены по соображеніямь самого составителя свода, но внесены въ него ближайшими по времени переписчиками, которые бывали отчасти и редакторами переписываемыхъ произведеній и могли выполнить пробълы по источникамъ, бывшимъ подъ руками у Сильвестра и еще не успъвшимъ затеряться. Но въ нъкоторыхъ льтописныхъ

сводахъ, особенно новгородскаго происхожденія, первые въка нашей исторіи излагаются столь несходно со сводомъ, усвояемымъ нами игумену Сильвестру, что такой разности нельзя объяснить неполнотою списковъ или редакцій. Эго и побудило академика Шахматова предположить существованіе особаго, болье древняго льтописнаго свода, составленнаго въ концѣ XI в. и послужившаго "основнымъ ядромъ", изъ котораго въ началѣ ХП в. составился сводъ, читаемый нами въ Лаврентьевскомъ спискъ. Все это приводитъ къ мысли, что Сильвестровскій сводъ далеко не вобралъ въ себя всего запаса разсказовъ, ходившихъ въ русскомъ обществъ про первые въка нашей исторіи, или по какой-то случайности именно древнъйшіе списки сохранили Начальную лътопись въ сокращенномъ, а позднъйшіе въ болье полномъ составъ, какъ думалъ С. М. Соловьевъ.

Всего важнье въ сводь идея, которой въ немъ освъщено единства. начало нашей исторіи: это — идея славянскаго единства. Составитель потому такъ и занять этнографіей, что хочеть собрать всв части славянства, указать ихъ настоящее международное мъсто и найти связи, ихъ соединяющія. Описавъ разселеніе славянъ, онъ замѣчаетъ: "тако разыдеся словеньскій языкь; темже и грамота прозвася словеньская". Она и была одной изъ такихъ связей. Русскій бытописатель помниль роковой историческій моменть, съ котораго пачалось разрушеніе славянскаго единства: это — утвержденіе венгровъ на среднемъ Дунав въ началв X ввка, разорвавшее связи между западными и южными славянами, завязанными славянскими первоучителями. По поводу извъстія о проходъ венгровъ мимо Кіева въ 898 году онъ вспоминаеть о дъятельности Кирилла и Менодія и о ея значеній для славянства. Быль одинь языкь славянскій славяне дунайскіе, покоренные венграми, морава, чехи,

ляхи и поляне-Русь. Первъе всего моравъ дана была грамота славянская, которая теперь на Руси и у болгаръ дунайскихъ. Мееодій быль епископомъ въ Панноніи, на столъ апостола Андроника, ученика апостола Павла. А апостоль Павель училь въ Иллиріи, гдъ прежде жили славяне: сталобыть, и славянству учитель Павель. А мы Русь — тоже славяне: сталобыть, Павель и намъ Руси учитель. А славянское племя и русское — одно племя: отъ варяговъ прозвались Русью, а изначала были славяне; только звались полянами, а говорили по-славянски; звались полянами, потому что въ полъ сидъли, а языкъ у нихъ одинъ съ другими славянами.

Такой діалектической цілью умозаключеній и такъ настойчиво мыслящій русскій книжникъ начала XII в. прицѣпляль свое темное отечество не только къ семьъ славянскихъ народовъ, но и къ апостолическимъ преданіямъ христіанства. Замізчательно, что въ обществів, гдів сто літь съ чъмъ-нибудь назадъ еще приносили идоламъ человъческія жертвы, мысль уже училась подниматься до сознанія связи міровыхъ явленій. Идея славянскаго единства въ началѣ XII в. требовала темъ большаго напряженія мысли, что совствить не поддерживалась современной дъйствительностью. Когда на берегахъ Днипра эта мысль выражалась съ такой върой или увъренностью, славянство было разобщено и въ значительной части своего состава порабощено: Моравская держава была разбита венграми еще въ началѣ Х вѣка, первое Болгарское царство — Византіей въ началь XI въка, полабскіе и прибалтійскіе славяне уступали нѣмецкому напору и вибстб съ чехами и поляками католическому вліянію.

Всѣ указанныя особенности Начальной лѣтописи ставять Отношеніе въ особенное къ ней отношеніе изучающаго по ней началонзучающаго. нашей исторіи. Когда куча разнохарактернаго матеріала

расположена по плану, выработанному путемъ соображенія разнородныхъ данныхъ, подвергнута переработкѣ по извѣстнымъ пріемамъ, даже съ участіемъ критической разборчивости, и освѣщена руководящей исторической идеей, тогда мы имѣемъ дѣло уже не съ простой лѣтописью, но и съ ученымъ произведеніемъ, которому принадлежатъ нѣкоторыя научныя права на вниманіе. Здѣсь изученію подлежить не только сырой историческій матеріалъ, но и цѣльный взглядъ, даже съ нѣкоторыми методологическими пріемами. Углубляясь въ связь и смыслъ явленій, описываемыхъ въ такомъ произведеніи, мы обязаны принимать въ разсчетъ и то, какъ понимаеть эту связь и этотъ смыслъ сама лѣтопись, ибо въ ней мы имѣемъ памятникъ, показывающій, какъ представляли себѣ первыя времена нашей исторіи мыслящіе изучавшіе ее книжные люди на Руси въ началѣ XII в.

Къ Начальной лѣтописи непосредственно примыкають ея продолженія, повѣствующія о событіяхъ въ Русской землѣ XII в. до конца періода нашей исторіи.

Лѣтописи XII в.

Посл'в приписки Сильвестра съ 1111 года оба древн'вйшіе списка, Лаврентьевскій и Ипатьевскій, какъ и списки бол'ве поздніе, разнятся между собою гораздо значительн'ве, чёмъ до этого момента: очевидно, это уже различные л'втописные своды, а не разные списки одного и того же свода. До конца XII в. въ сводахъ того и другого древн'вйшаго списка описываются большею частью одни и т'в же событія и по одинаковымъ источникамъ, которыми служатъ первичныя м'встныя л'втописи и сказанія объ отд'вльныхъ лицахъ или событіяхъ, писанныя современниками, иногда даже очевидцами и участниками описываемыхъ д'влъ. Но неодинаково пользуясь общими источниками, тоть и другой сводъ изображаеть событія по своему. Сводъ Ипатьевскаго списка вообще полн'ве Лаврентьевскаго. Притомъ можно зам'втить, что

въ изложеніи событій, въ объясненіи ихъ причинъ и сл'єдствій составитель Ипатьевскаго свода придерживался более южнорусскихъ источниковъ, составитель Лаврентьевскаго — болѣе источниковъ съверныхъ, суздальскихъ, хотя по мъстамъ въ первомъ съверныя событія разсказаны даже подробнье, чемъ во второмъ, и наоборотъ — южныя во второмъ описаны обстоятельные, чымь вы первомы. Наконецы, сверхы общихы источниковъ у каждаго свода были свои особые, которыхъ не зналь другой. Поэтому оба свода представляють какъ бы одну общерусскую льтопись въ двухъ различныхъ составахъ или обработкахъ. Въ этомъ смыслѣ лѣтопись XII в. по Ипатьевскому списку у насъ иногда называють сводомъ южно-русскимъ, а лѣтопись того же вѣка по списку Лаврентьевскому — сводомъ съвернымъ, суздальскимъ. Изучая тотъ и другой сводъ, мы чуть не на каждомъ шагу встръчаемъ въ нихъ слъды лътописцевъ то кіевскаго, то черниговскаго, то суздальскаго, то волынскаго. Судя по этимъ следамъ, можно подумать, что во всехъ главныхъ областныхъ городахь Руси XII в. были свои мѣстные лѣтописатели, записки которыхъ вошли въ тотъ или другой сводъ съ большей или меньшей полнотой въ мъру значенія каждаго города въ общей жизни Русской земли. Первое мъсто въ этомъ отношеніи принадлежало Кіеву, и изъ кіевской літописи всего больше черпають оба свода, только изрѣдка мимоходомъ отмъчая извъстія, идущія изъ какого-нибудь далекаго угла Руси, изъ Полоцка или Рязани. Такъ лътописанье XII в. одинаковомъ направленіи повидимому развивалось ВЪ съ тогдашней земской жизнью, подобно ей разбивалось по мъстнымъ центрамъ, локализовалось. Какъ могли составители обоихъ сводовъ собрать такой обильный запасъ мѣстныхъ льтописей и сказаній и какъ умьли свести ихъ въ посльдовательный погодный разсказъ, -- это можеть быть предметомъ

удивленія или недоумінія. Во всякомъ случай они оказали неоцьнимую услугу поздныйшей исторіографіи тымь, что сберегли для нея множество историческихъ данныхъ, которыя безъ нихъ пропали бы безследно. Эти своды еще темъ дороги, что составители ихъ, сводя мъстныя записи, щадили ихъ областныя особенности, тонъ и колоритъ, политическія сужденія и общественныя или династическія отношенія мъстныхъ лътописателей. Лътописцы того времени не были безстрастными и даже безпристрастными наблюдателями совершавшихся событій, какъ мы склонны ихъ представлять себь: у каждаго изъ нихъ были свои мъстные политическіе интересы, свои династическія и областныя сочувствія и антипатіи. Такъ літописець кіевскій обыкновенно горячо стоить за своихъ любимыхъ Мономаховичей, черниговскій за ихъ противниковъ Ольговичей, а суздальскій радъ при случав кольнуть новгородцевь за ихъ "злое невърствіе", гордость и буйство, за ихъ привычку нарушать клятву и прогонять князей. Отстаивая своихъ князей и свои мѣстные интересы, лътописецъ не чуждался желанія по-своему изобразить ходъ событій, тенденціозно связывая и толкуя ихъ подробности, причины и следствія. Разнообразіе местныхъ псточниковъ сообщаетъ тому и другому своду значеніе общерусской льтописи, а разнообразіе мьстныхъ интересовъ и сочувствій вносить въ оба свода много живости и движенія, дълая ихъ върнымъ зеркаломъ настроенія, чувствъ и понятій тогдашняго русскаго общества. Читая, напримъръ, по Ипатьевскому списку разсказъ о шумной борьбъ Изяслава Мстиславича съ черниговскими князьями (1146-1154), мы слышимъ поочередно голосъ то кіевскаго літописца, сочувственный Изяславу, то летописца черниговскаго, радеющаго объ интересахъ его противниковъ, а со времени вмѣшательства въ борьбу князей Юрія суздальскаго и Владимірка

галицкаго къ хору центральныхъ лѣтописцевъ присоединяются голоса бытописателей этихъ далекихъ другъ отъ
друга окраинъ Русской земли. Благодаря тому, вчитываясь
въ оба свода, вы чувствуете себя какъ бы въ широкомъ
общерусскомъ потокѣ событій, образующемся изъ сліянія
крупныхъ и мелкихъ мѣстныхъ ручьевъ. Подъ перомъ лѣтонисца ХП в. все дышетъ и живетъ, все безустанно движется
и безъ умолку говоритъ; онъ не просто описываетъ событія,
а драматизируетъ ихъ, разыгрываетъ передъ глазами читателя. Такимъ драматизмомъ изложенія особенно отличается
Ипатьевскій списокъ. Несмотря на разноголосицу чувствъ
и интересовъ, на шумъ и толкотню описываемыхъ событій,
въ лѣтописномъ разсказѣ нѣтъ хаоса: всѣ событія мелкія
и крупныя стройно укладываются подъ одинъ взглядъ, которымъ лѣтописецъ смотритъ на міровыя явленія.

Этоть историческій взглядь такь сросся съ настроеніемь, историчесо всёмь духовнымь складомь лётописца, что его можно нія летоназвать льтописным, хотя его раздёляли люди одинаковаго съ лътописцемъ настроенія или мышленія, не принимавшіе никакого участія въ льтописномъ дъль. Этоть взглядъ имъетъ большое значение въ историографии, потому что пережиль лѣтописанье и долго управляль мышленіемъ учепыхъ историковъ: они долго продолжали смотръть на явленія человъческой жизни глазами лътописца, даже когда покинули лѣтописные пріемы ихъ обработки и изложенія. Потому, кажется мив, этоть взглядь заслуживаеть нашего вниманія. Паучная задача историка, какъ ее теперьпонимають, состоить въ уясненіи происхожденія и развитія челов в ческих в обществъ. Летописца гораздо более занимаеть самъ человекъ, его земная и особенно загробная жизнь. Его мысль обращена не къ началамъ, а къ конечнымъ причинамъ существующаго бывающаго. Историкъ-прагматикъ изучаеть генезисъ

и механизмъ людского общежитія; летописецъ ищетъ въ событіяхъ нравственнаго смысла и практическихъ уроковъ для жизни; предметы его вниманія — историческая телеологія и житейская мораль. На міровыя событія онъ смотрить самоувъреннымъ взглядомъ мыслителя, для котораго механика общежитія не составляеть загадки: ему ясны силы и пружины, движущія людскую жизнь. Два міра противостоять и борются другь съ другомъ, чтобы доставить торжество своимъ непримиримымъ началамъ добра и зла. Борцами являются ангелы и бъсы. У дня и ночи, у свъта и мрака, у снъга и града, у весны, лъта, осени и зимы есть свой ангелъ; ко всему, ко всёмъ твореніямъ приставлены ангелы. Такъ и ко всякому человѣку, ко всякой землѣ, даже языческой, приставлены ангелы охранять ихъ отъ зла, помогать имъ противъ лукаваго. И у противной стороны есть сильные средства и способы д'ыйствія: это — б'ясовскія козни и злые люди. Бѣсы подтолкнуть человѣка на зло и сами же надъ нимъ смѣются, ввергнувъ его въ пропасть смертную. Прельщають они видініями, волхвованіями, особенно женщинь, и разными кознями наводять людей на зло. А злой человѣкъ хуже самого бѣса: бѣсы хоть Бога боятся, а злой человѣкъ "ни Бога ся боить, ни человъкъ ся стыдитъ". Но и у бѣсовъ есть своя слабость: умѣя внушить людямъ злые помыслы, они не знають мыслей челов вческихъ, которыя въдаетъ только Богъ, и потому, пуская свои лукавыя стрълы наугадъ, часто промахиваются. Борьба обоихъ міровъ идеть изъ-за человѣка. Куда, къ какому концу направляется житейскій водовороть, производимый борьбой, и какъ въ немъ держаться человъку — вотъ главный предметь вниманія для літописца. Жизнь даеть человітку указанія предостерегающія и вразумляющія; надобно только уміть замічать и понимать ихъ. Летописецъ описываеть нашествія поганыхъ

на Русскую землю, бъды, какія она терпить отъ нихъ. Зачемь попускаеть Богь невернымь торжествовать надъ христіанами? Не думай, что Богь любить первыхъ больше чёмъ последнихъ: нёть, Онъ попускаетъ поганымъ торжествовать надъ ними не потому, что ихъ любитъ, а потому, что насъ милуетъ и хочетъ сдёлать достойными своей милости, чтобы мы, вразумленные несчастіями, покинули путь нечестія. Поганые — это батогь, которымь Провидініе исправляеть дътей своихъ. "Богъ бо казнить рабы своя напастьми различными, огнемъ и водою и ратью и иными различными казньми; хрестьянину бо многими напастьми внити въ царство небесное". Такъ историческая жизнь служить нравственнорелигіозной школой, въ которой человѣкъ долженъ научиться познавать путь Провидёнія. Горс ему, если онъ разойдется съ этими путями. Игорь и Всеволодъ Святославичи, побивъ половцевъ, мечтаютъ о славъ, какая ждеть ихъ, когда они прогонятъ поганыхъ къ самому морю, "куда еще не ходили дъды наши, а возьмемъ до конца свою славу и честь". Говорили они такъ, не въдая "Божія строенія", предназначившаго имъ поражение и плънъ. Все провозвъщаетъ эти пути, не только историческія событія, но и физическія явленія, особенно необычайныя знаменія небесныя. Отсюда напряженный интересь летописца кь явленіямь природы. Въ этомъ отношеніи его программа даже шире, чемъ у современнаго историка: у него природа прямо вовлечена въ исторію, является не источникомъ стихійныхъ, часто роковыхъ вліяній, то возбуждающихъ, то угнетающихъ духъ человъка, даже не просто нъмой обстановкой человъческой жизни; она сама — живое, дъйствующее лицо исторіи, живеть вмёстё съ человёкомъ, радёеть ему, знаменіями въщаеть ему волю Божію. У льтописца есть цълое ученіе о знаменіяхъ небесныхъ и земныхъ и объ ихъ отношеніи

къ дѣламъ человѣческимъ. Знаменія бываютъ либо къ добру, либо ко злу. Землетрясенія, затменія, необычайныя звѣзды, наводненія — всѣ такія рѣдкія, знаменательныя явленія не на добро бываютъ, проявляютъ либо рать, усобицу, голодъ, моръ, либо чью смерть. Согрѣшитъ какая-либо земля, — Богъ казнить ее голодомъ, нашествіемъ поганыхъ, зноемъ, либо иной какой казнью.

Такъ летописецъ является моралистомъ, который видитъ въ жизни человъческой борьбу двухъ началъ, добра и зла, Провидѣнія и діавола, а человѣка считаетъ лишь педагогическимъ матеріаломъ, который Провидініе воспитываетъ, направляя его къ высокимъ цълямъ, ему предначертаннымъ. Добро и зло, внъшнія и внутреннія бъдствія, самыя знаменія небесныя — все въ рукахъ Провиденія служить воспитательнымъ средствомъ для человѣка, пригоднымъ матеріаломъ для "строенія Божія", мірового нравственнаго порядка, созидаемаго Провидѣніемъ. Лѣтописецъ болѣе всего разсказываеть о политическихъ событіяхъ и о международныхъ отношеніяхь; но взглядь его по существу своему дерковноисторическій. Его мысль сосредоточена не на природѣ дѣйствующихъ въ исторіи силь, изв'єстной ему изъ другихъ источниковъ, а на образвихъ двиствій по отношенію къ человъку и на урокахъ, какіе человъкъ долженъ извлекать для себя изъ этого образа дъйствій. Эта дидактическая задача льтописанья и сообщаеть спокойствіе и ясность разсказу льтописца, гармонію и твердость его сужденіямъ.

Познакомивъ васъ съ основнымъ источникомъ для изученія древнѣйшаго періода нашей исторіи, перейду къ изложенію фактовъ этого періода.

## Лекція VII.

Главные факты I періода русской исторіи. — Два взгляда на ея начало. — Народы, обитавшіе въ южной Россіи до восточныхъ славянь, и ихъ отношеніе къ русской исторіи. — Какіе факты можно признавать начальными въ исторіи народа? — Преданіе Начальной лътописи о разселеніи славянь съ Дуная. — Іорнандь о размъщеніи славянь въ VI в. — Военный союзь восточныхъ славянь на Карпатахъ. - Разселеніе восточныхъ славянъ по русской равнинъ, его время и признаки. - Обособление восточнаго славянства, какъ слёдствіе разселенія.

Приступая къ изученію перваго періода нашей исторіи, напомню его предълы и то господствующее сочетание общественныхъ элементовъ, которое направляло русскую жизнь въ это время.

Я веду этоть періодъ съ древнѣйшихъ временъ до конца і періодъ XII или до начала XIII в. Не могу точнъе обозначить его конечнаго предъла. Никакое поворотное событіе не отдъляеть рызко этого періода оть послыдующаго. Нашествіе монголовъ нельзя признать такимъ раздѣльнымъ событіемъ: монголы застали Русь на походъ, во время передвижки, которую ускорили, но которой не вызвали; новый складъ жизни завязался до нихъ. Около половины XI в. территорія, на которой сосредоточивалась главная масса русскаго населенія, тянулась длинной и довольно узкой полосой по среднему и верхнему Дивпру съ его притоками и далве на стверъ черезъ водораздель до устьевъ Волхова. Эта терри-

торія политически раздроблена на области, "водости", въ каждой изъ которыхъ политическимъ средоточіемъ служилъ большой торговый городъ, первый устроитель и руководитель политическаго быта своей области. Эти города мы будемъ называть волостными, а руководимыя ими области городовими. Вмёстё съ тёмъ эти же волостные города служили средоточіями и руководителями и экономическаго движенія, направлявшаго хозяйственный быть тогдашней Руси, внѣшией торговли. Всѣ другія явленія этого времени, учрежденія, соціальныя отношенія, нравы, усп'єхи знанія и искусства, даже нравственно-религіозной жизни, были прямыми или отдаленными последствіями совокупнаго действія двухъ указанныхъ факторовъ, волостного торговаго города и внъшней торговли. Первый и самый трудный вопросъ, представляющійся при изученіи этого періода, касается того, какъ и какими условіями созданъ быль обозначенный складъ политическихъ и экономическихъ отношеній, когда появились на указанной полосъ славянское население и чъмъ вызваны были къ дъйствію оба указанные фактора.

Два взгляда на ея начало.

Въ нашей исторической литературъ преобладають различные взгляда на начало нашей исторіи. Одинъ изъ нихъ изложенъ въ критическомъ изследовании о древнерусскихъ лѣтописяхъ, составленномъ членомъ русской Академіи Наукъ XVIII в., знаменитымъ ученымъ нѣмцемъ Шлёцеромъ языкъ и изданномъ нѣмецкомъ ВЪ началѣ прошлаго въка. Воть основныя черты Шлёцерова взгляда, котораго держались Карамзинъ, Погодинъ, Соловьевъ. До половины IX в., т.-е. до прихода варяговъ, на обширномъ пространствъ нашей равнины отъ Новгорода до Кіева по Дивиру направо и налвво все было дико и пусто, покрыто мракомъ: жили здъсь люди, но безъ правленія, подобно звърямъ и птицамъ, наполнявшимъ ихъ лѣса. Въ эту общирную пустыню, заселенную бъдными, разбросанно жившими дикарями, славянами и финнами, начатки гражданственности впервые были запесены пришельцами изъ Скандинавіи варягами около половины IX в. Извъстная картина нравовъ восточныхъ славянъ, какъ ее нарисовалъ составитель Повъсти о началъ Русской земли, повидимому оправдывала этоть взглядь. Здёсь читаемь, что восточные славяне до принятія христіанства жили "зверинскимъ образомъ, скотски". въ лѣсахъ, какъ всѣ звѣри, убивали другъ друга, ѣли все нечистое, жили уединенными, разбросанными и враждебными одинъ другому родами: "живяху кождо съ своимъ родомъ и на своихъ мъстъхъ, владъюще кождо родомъ своимъ". Итакъ, нашу исторію слѣдуеть начинать не раньше половины IX в. изображеніемъ тѣхъ первичныхъ историческихъ процессовъ, которыми вездв начиналось человъческое общежитіе, картиной выхода изъ первобытнаго дикаго состоянія. Другой взглядъ на начало нашей исторіи прямо пропервому. Онъ тивоположенъ началь распространяться въ нашей литературъ нъсколько позднъе перваго, писателями XIX в. Наиболье полное выражение его можно найти въ сочиненіяхъ профессора Московскаго университета Бъляева и г. Забълина въ I томъ его "Исторіи русской жизни съ древитишихъ временъ". Воть основныя черты ихъ взгляда. Восточные славяне искони обитали тамъ, гдв знаетъ ихъ наша Начальная летопись; здесь, въ пределахъ русской равнины, они поселились, можеть быть, еще за нъсколько въковъ до Р. Х. Обозначивъ такъ свою исходную точку, ученые этого направленія изображають долгій и сложный историческій процессь, которымь изъ первобытныхъ медкихъ родовыхъ союзовъ выростали у восточныхъ славянъ цълыя племена, среди племенъ возникали города, изъ среды этихъ городовъ поднимались главные или старшіе города, соста-

влявшіе съ младшими городами или пригородами племенные политическіе союзы полянъ, древлянъ, съверянъ и другихъ племенъ, и, наконецъ, главные города разныхъ племенъ приблизительно около эпохи призванія князей начали соединяться въ одинъ общерусскій союзъ. При схематической ясности и последовательности эта теорія несколько затрудняеть изучающаго тымь, что такой сложный историческій процессъ развивается ею внѣ времени и историческихъ условій: не видно, къ какому хронологическому пункту можно было бы пріурочить начало и дальнъйщіе моменты этого процесса и какъ, въ какой исторической обстановкъ онъ развивался. Следуя этому взгзяду, мы должны начинать нашу исторію задолго до Р. Х., едвали не со временъ Геродота, во всякомъ случав за много ввковъ до призванія князей, ибо уже до ихъ прихода у восточныхъ славянъ успѣлъ установиться довольно сложный и выработанный общественный строй, отлившійся въ твердыя политическія формы. Войдемъ въ разборъ уцълъвшихъ извъстій и преданій о нашихъ славянахъ и тогда получимъ возможность оцтнить оба сейчасъ изложенные взгляда.

пой Россіи.

Что разумъть подъ началомъ исторіи какого-либо народа? денью ют. Съ чего начинать его исторію? Древніе греческіе и римскіе писатели сообщають намь о южной степной Россіи рядь извъстій, неодинаково достовърныхъ, полученныхъ ими черезъ посредство греческихъ колоній по сѣвернымъ берегамъ Чернаго моря отъ купцовъ или по личнымъ наблюденіямъ. До нашей эры разные кочевые народы, приходившіе изъ Азіи, господствовали здёсь одинъ за другимъ, нёкогда киммеріане, потомъ при Геродот в скивы, поздиве, во времена римскаго владычества, сарматы. Около начала нашей эры сміна пришельцевь учащается, номенклатура варваровь въ древней Скией становится сложиве, запутаниве. Сарматовъ

сменили или изъ нихъ выделились геты, языги, роксаланы, аланы, бастарны, даки. Эти народы толиятся къ нижнему Дунаю, къ съвернымъ предъламъ Имперіи, иногда вторгаются въ ея области, скучиваются въ разноплеменныя разсыпчатыя громады, образують между Дивпромь и Дунасмъ обширныя, но скоропреходящія владінія, каковы были передъ Р. Х. царства гетовъ, потомъ даковъ и роксаланъ, которымъ римляне даже принуждены были платить дань или откупъ. Видно, что подготовлялось великое переселеніе народовъ. Южная Россія служила для этихъ азіатскихъ проходцевъ временной стоянкой, на которой они готовились сыграть ту или другую европейскую роль, пробравшись къ нижнему Дунаю или переваливъ за Карпаты. Эти народы, цъпью прошедшіе на протяженіи въковъ по южно-русскимъ степямъ, оставили здёсь послё себя безчисленные курганы, которыми усъяны обширныя пространства между Днъстромъ и Кубанью. Надъ этими могильными насыпями усердно и успъшно работаетъ археологія и открываеть въ нихъ любопытныя историческія указанія, пополняющія и проясняющія древнихъ греческихъ писателей, писавшихъ о нашей странъ. Нѣкоторые народы, подолгу заживавшіеся въ припонтійскихъ степяхъ, напримъръ, скиоы, входили черезъ здъшнія колоніи въ довольно тісное соприкосновеніе съ античной культурой. Вблизи греческихъ колоній появлялось смѣщанпое эллино-скиеское паселеніе. Скиескіе цари строили дворцы въ греческихъ городахъ, скиоская знать твадила въ самую Грецію учиться; въ скиескихъ курганахъ находять вещи высоко-художественной работы греческихъ мастеровъ, служившія обстановкой скинскихъ жилищъ. Всё эти данныя все виаим воть большую общеисторическую цвну; но они относятся больше къ исторіи нашей страны, чімь къ исторіи нашего народа. Наука пока не въ состояніи уловить прямой исто-

рической связи этихъ азіатскихъ посѣтителей южной Руси съ славянскимъ населеніемъ, поздиве здёсь появляющимся, какъ и вліянія ихъ художественныхъ заимствованій и культурныхъ успѣховъ на бытъ полянъ, сѣверянъ и проч. Присутствія славянъ среди этихъ древнихъ народовъ не замътно. И сами эти народы остаются этнографическими загадками. Историческая этнографія, изучая происхожденіе встхъ этихъ народовъ, пыталась выяснить, какіе изъ нихъ принадлежали къ кельтскому и какіе къ германскому или славянскому племени. Въ такой постановкъ вопроса есть, кажется, нѣкоторое методологическое недоразумѣніе. Эти племенныя группы, на которыя мы теперь дёлимъ европейское населеніе, не суть какое-либо первобытное извічное дъление человъчества: онъ сложились исторически и обособились въ свое время каждая. Искать ихъ въ скиеской древности значить пріурочивать древнія племена къ поздивищей этнографической классификаціи. Если эти племена и имѣли общую генетическую связь съ позднѣйшимъ населеніемъ Европы, то отдёльнымъ европейскимъ народамъ трудно найти среди нихъ своихъ прямыхъ спеціальныхъ предковъ и съ нихъ начинать свою исторію.

Начальные рода.

Начало исторіи народа должно обозначаться какими-либо нсторін на бол'ве явственными, уловимыми признаками. Ихъ надобно искать прежде всего въ памяти самого народа. Первое, что запомниль о себъ народь, и должно указывать путь къ началу его исторіи. Такое воспоминаніе не бываетъ случайнымъ, безпричиннымъ. Народъ есть населеніе, не только совмѣстно живущее, но и совокупно дѣйствующее, имьющее общій языкь и общія судьбы. Потому, въ народной памяти обыкновенно надолго удерживаются событія, которыя впервые коснулись всего народа, въ которыхъ весь онъ принялъ участіе и черезъ это совокупное участіе впервые почувствоваль себя единымъ цѣлымъ. Но такія событія обыкновенно не проходять безслѣдно не только для народной памяти, но и для народной жизни: они выводять составныя части народа изъ разрозненнаго состоянія, соединяють его силы для какой-либо общей цѣли и закрѣпляють это соединеніе какой-либо связующей, для всѣхъ обязательной, формой общежитія. Таковы, по моему мнѣнію, два тѣсно связанные между собою признака, обозначающіе начало исторіи народа: самое раннее воспоминаніе его о самомъ себѣ и самая ранняя общественная форма, объединившая его въ какомъ-либо совокупномъ дѣйствіи. Найдемъ ли такіе признаки въ исторіи нашего народа?

Составитель Начальной летописи не поможеть намь въ Разселеніе этомъ исканіи. У него другая точка зрвнія: онъ пансла- дуная. висть; исходя изъ своей идеи первобытнаго единства славянства, онъ прежде всего старается связать раннія судьбы родной Руси съ общей исторіей славянъ. Начальная лізтопись не помнить времени прихода славянь изъ Азіи въ Европу. Въ ученомъ этнографическомъ очеркъ, поставленномъ во главъ Повъсти временныхъ лъть, она застаетъ славянъ уже на Дунав. Изъ этой придунайской страны, которую она называеть землею Венгерской и Болгарской, славяне разселились въ разныя стороны. Оттуда же вышли и тѣ славяне, которые поселились по Днепру, его притокамъ и далье къ съверу. Льтопись разсказываеть, что когда волхи напали на славянъ дунайскихъ, съли среди нихъ и начали ихъ угнетать, одни славяне ушли и съли по Вислъ, прозвавшись ляхами, другіе пришли на Днѣпръ и прозвались полянами, а поселившіеся въ лісахъ — древлянами и т. д. Волхи или волохи — это, по мижнію изследователей, римляне. Рѣчь идеть о разрушеніи императоромъ Траяномъ царства даковъ, которымъ его предшественникъ Домиціанъ

принужденъ былъ платить дань. Это указаніе на присутствіе славянъ въ составѣ Дакійскаго царства и о передвиженіи части ихъ съ Дуная на сѣверо-востокъ отъ римскаго нашествія въ началѣ ІІ в. по Р. Х. — одно изъ самыхъ раннихъ историческихъ воспоминаній славянства и отмѣчено, если не ошибаюсь, только нашей лѣтописью; трудно лишь догадаться, изъ какого источника оно заимствовано. Но его нельзя принять за начало нашей исторіи: оно касалось не однихъ восточныхъ славянъ и притомъ говорить о разбродѣ славянства, а не о сформированіи среди него какоголибо союза

Изпѣстіе Іорнанда.

Наша лътопись не помнить явственно, чтобы восточные славяне гдъ-либо надолго останавливались по пути съ Дуная къ Днепру; но сопоставляя ея смутныя воспоминанія съ иноземными извъстіями, узнаемъ о такой промежуточной остановкъ. Въ III в. по Р. Х. наша страна подверглась но вому нашествію, по съ необычной стороны, не съ востока, изъ Азіи, а изъ Европы, съ Балтійскаго моря: это были отважные мореходы готы, которые по рекамъ нашей равнины проникали въ Черное море и громили Восточную имперію. Въ IV в. ихъ вождь Германарихъ завоеваніями образоваль изъ обитателей нашей страны обширное царство. Это было первое исторически извѣстное государство, основанное европейскимъ народомъ въ предълахъ нынъшней Россіи. Въ составъ ея входили различныя племена восточной Европы, въ названіяхъ которыхъ можно распознать эстовъ, мерю, мордву — все будущихъ состдей восточныхъ славянъ. Были покорены Германарихомъ и венеты или венеды, какъ называли западные латинскіе писатели славянъ съ начала нашей эры. Историкъ готовъ Іорнандъ, который сообщаеть эти извъстія о царствъ Германариха, не указываеть, гдъ тогда жили эти венеты, собственное имя которыхъ (Σχλάβοι) въ византійскихъ извѣстіяхъ появляется съ конца V в. Зато этоть латинскій писатель VI в., хорошо знакомый съ міромъ задунайскихъ варваровъ и самъ варваръ по происхожденію, родомъ изъ Мизіи, съ нижняго Дуная, обстоятельно очерчиваеть современное ему географическое размъщение славянъ. Описывая Скиейо своего времени, онъ говоритъ, что по съвернымъ склонамъ высокихъ горъ отъ истоковъ Вислы на обширныхъ пространствахъ сидитъ многолюдный народъ венетовъ. Хотя теперь, продолжаеть Іорнандъ, они зовутся различными именами по разности родовъ и мъстъ поселенія, но главныя ихъ названія склавены и анты. Первые обитають на стверь до Вислы, а на востокъ до Дипстра (usque ad Danastrum); лъса и болота замъняютъ имъ города. Вторые, самые сильные изъ венетовъ, простираются по изогнутому побережью Чернаго моря отъ Дивстра до Дивпра. Значитъ, славяне собственно занимали тогда Карпатскій край. Карпаты были общеславянскимъ гнъздомъ, изъ котораго впослъдствіи славяне разошлись въ разныя стороны. Эти карпатскіе славяне съ конца V в., когда греки стали знать ихъ подъ ихъ собственнымъ именемъ, и въ продолжение всего VI в. громили Восточную имперію, переходя за Дунай: не даромъ тотъ же Іорнандъ съ грустью замѣчаеть, что славяне, во времена Германариха столь ничтожные, какъ ратники, и сильные только численностью, "нынъ по гръхамъ нашимъ свиръпствують всюду". Следствіемь этихь усиленныхь вторженій, начало которыхъ относять еще къ III в., и было постепенное заселеніе Балканскаго полуострова славянами. Итакъ, прежде чемъ восточные славяне съ Дуная попали на Днепръ, они долго оставались на карпатскихъ склонахъ; здёсь была промежуточная ихъ стоянка.

Воепный

Продолжительный вооруженный напоръ карпатскихъ славянъ на Вянъ на Имперію смыкалъ ихъ въ военные союзы. Карвъ угв. патскіе славяне вторгались въ предѣлы Восточной имперіп не цълыми племенами, какъ германцы наводняли провинціи Западной имперіи, а вооруженными ватагами или дружинами, выдълявшимися изъ разныхъ племенъ. Эти дружины и служили боевой связью отдъльныхъ разобщенныхъ племенъ. Находимъ следы такого союза, въ составъ котораго входили именно восточные славяне. Повъсть временныхъ льть по всымь признакамь составлена въ Кіевы: составитель ея съ особеннымъ сочувствіемъ относится къ кіевскимъ нолянамъ, отличая ихъ "кроткій и тихій обычай" отъ зв'ьринскихъ правовъ всёхъ другихъ восточныхъ славянскихъ племенъ, да и знаетъ о нихъ больше, чъмъ о другихъ племенахъ. Она ничего не говорить ни о готахъ Германариха, ни о гуннахъ, вскоръ послъ него затопившихъ его царство. Но она помнить рядъ болѣе позднихъ вражескихъ нашествій, испытанныхъ славянами, говорить о болгарахъ, обрахъ, хозарахъ, печенѣгахъ, уграхъ. Однако до хозаръ она начего не запомнила о своихъ любимыхъ полянахъ, кромъ преданія объ основаніи Кіева. Народные потоки, пронесшіеся по южной Россіи и часто дававшіе больно чувствовать себя восточнымъ славянамъ, какъ будто ничемъ не задъвали восточнаго славянскаго племени, ближе всъхъ къ нимъ стоявшаго, полянъ. Въ памяти кіевскаго повъствователя XI в. уцълъло отъ тъхъ далекихъ временъ преданіе только объ одномъ восточномъ славянскомъ племени, но такомъ, которое жило далеко отъ Кіева и въ XI в. не принимало виднаго участія въ ходъ событій. Повъсть разсказываеть о нашествін аваровь на дулібовь (въ VI—VII вв.):

> "Тѣ же обры воевали со славянами и нокорили дулѣбовъ, тоже славянъ, и притъсияли женщинъ дулъбскихъ:

собираясь ёхать, обринъ не даваль запрягать ни коня, ни вола, а приказываль заложить въ телету 3, 4, 5 женщинъ, и оне везли его; такъ мучили они дулебовъ. Выли обры теломъ велики, а умомъ горды, и истребилъ ихъ Богъ, перемерли все, не осталось ни единаго обрина, и есть поговорка на Руси до сего дня: погибоша аки обри".

Въроятно, благодаря этой исторической поговоркъ и попало въ Повъсть преданіе объ обрахъ, которое носить на себъ черты былины, исторической пъсни, составляющей, можеть-быть, отдаленный отголосокь цёлаго цикла славянскихъ ивсенъ объ аварахъ, сложившагося на карпатскихъ склонахъ. Но гдъ были во время этого нашествія поляне, и почему однимъ дульбамъ пришлось такъ страдать отъ обровъ? Неожиданно съ другой стороны идетъ къ намъ отвъть на этоть вопросъ. Въ сороковыхъ годахъ Х в., лъть за сто до составленія Пов'єсти временныхъ л'єть, писаль о восточныхъ славянахъ арабъ Масуди въ своемъ географическомъ сочинени Золотые луга. Здёсь онъ разсказываеть, что одно изъ славянскихъ племенъ, коренное между ними, нѣкогда господствовало надъ прочими, верховный царь быль у него, и этому царю повиновались всѣ прочіе цари; но потомъ пошли раздоры между ихъ племенами, союзъ ихъ разрушился, они раздёлились на отдёльныя колена, и каждое племя выбрало себе отдельнаго царя. Это господствовавшее нѣкогда славянское племя Масуди называеть валинана (волыняне), а изъ нашей Повъсти мы знаемъ, что волыняне — тѣ же дулѣбы и жили по Западному Бугу. Можно догадываться, почему кіевское преданіе запомнило однихь дульбовь изъ времень аварскаго нашествія. Тогда дульбы господствовали надъ всыми восточными славянами и покрывали ихъ своимъ именемъ, какъ впоследствіи все восточные славяне стали зваться Русью по имени главной

области въ Русской землѣ, ибо Русью первоначально навывалась только Кіевская область. Во время аварскаго нашествія еще не было ни полянъ, ни самого Кіева, и масса восточнаго славянства сосредоточивалась западнѣе, на склонахъ и предгорьяхъ Карпать, въ краю обширнаго водораздѣла, откуда идутъ въ разныя стороны Днѣстръ, оба Буга, притоки верхней Припети и верхней Вислы.

Итакъ мы застаемъ у восточныхъ славянъ на Карпатахъ въ VI в. большой военный союзъ подъ предводительствомъ князя дульбовъ. Продолжительная борьба съ Византіей завязала этотъ союзъ, сомкнула восточное славянство въ нѣчто цѣлое. На Руси во времена Игоря еще хорошо помнили объ этой первой попыткѣ восточныхъ славянъ сплотиться, соединить свои снлы для общаго дѣла, такъ что арабскій географъ того времени успѣлъ записать довольно полное извѣстіе объ этомъ. Сто лѣтъ спустя, во времена Ярослава I, русскій повѣствователь отмѣтилъ только поэтическій обрывокъ этого историческаго воспоминанія. Этотъ военный союзъ и есть фактъ, который можно поставить въ самомъ началѣ нашей исторіи: она, повторю, началась въ VI в. на самомъ краю, въ юго-западномъ углу нашей равнины, на сѣверо-восточныхъ склонахъ и предгорьяхъ Карпатъ.

Разселеніе по рус= саой равнинь.

Отсюда, съ этихъ склоновъ восточные славяне въ VII в. постепенно разселялись по равнинъ. Это разселеніе можно признать вторымъ начальнымъ фактомъ нашей исторіи. И этотъ фактъ оставилъ нъкоторые слъды въ нашей Повъсти, такъ же значительно проясняющіеся при сопоставленіи ихъ съ иноземными извъстіями. Византійскіе писатели VI и начала VII в. застаютъ задунайскихъ славянъ въ состояніи необычайнаго движенія. Императоръ Маврикій (582—602 г.), долго боровшійся съ этими славянами, пишеть, что они живутъ точно разбойники, всегда готовые подняться съ

мѣста, поселками, разбросанными по лѣсамъ и по берегамъ многочисленныхъ ръкъ ихъ страны. Прокопій, писавшій нъсколько ранъе, замъчаеть, что славяне живуть въ плохихъ хижинахъ, разбросанныхъ поодиночкъ, на далекомъ одна отъ другой разстояніи, и постоянно переселяются. Причина этой подвижности открывается изъ ея следствій. Византійцы говорять о вторженіяхь задунайскихь славянь вь предёлы Имперіи до второй четверти VII в.; приблизительно съ этого времени одновременно прекращаются и эти вторженія, и византійскія изв'єстія о задунайскихъ славянахъ: посл'єдніе исчезають куда-то и снова появляются въ византійскихъ сказаніяхъ уже въ IX в., когда они опять начинають нападать на Византію съ другой стороны, морскимъ путемъ, и подъ новымъ именемъ Руси. О судьбѣ восточныхъ славянъ въ этоть длинный промежутокъ VII — IX вековъ находимъ у византійцевъ мало надежныхъ извѣстій. Прекращеніе славянскихъ набъговъ на Имперію было слъдствіемъ отлива славянь съ Карпать, начавшагося или усилившагося со второй четверти VII в. Этотъ отливъ совпадаетъ по времени съ аварскимъ пашествіемъ на восточныхъ славянъ, въ которомъ можно видъть его причину. Наша Повъсть временныхъ лъть его прине говорить ни о пятив вковой карпатской стоянк в славянь, ии объ этой вторичной ихъ передвижкъ оттуда въ разныя стороны; но она отмъчаетъ нъкоторые отдъльные ея признаки и следствія. Въ очерке разселенія славянь съ Дуная она отчетливо отличаетъ западныхъ славянъ, мораву, чеховъ, ляховъ, поморянъ, отъ восточныхъ — хорватовъ, сербовъ и хорутанъ. Славянъ, разселившихся по Днѣпру и другимъ ръкамъ нашей равнины, она ведеть отъ восточной вътви, а мъстопребываніемъ племенъ, ее составлявшихъ, гдъ потомъ знають византійскіе писатели этихъ хорватовъ и сербовъ, была страна Карпать, ныньшняя Галиція съ областью верх-

ней Вислы. Хорватовъ здёсь знаеть и наша Начальная лётопись даже въ Х в.: они участвують въ походъ Олега на грековъ 907 года; съ ними воюеть Владиміръ въ 992 году. Не помня ясно о приходъ днъпровскихъ славянъ съ Карпатъ, лътопись однако запомнила одинъ изъ послъднихъ моментовъ этого разселенія. Разм'єщая восточно-славянскія илемена по Дивпру и его притокамъ, она разсказываетъ, что были въ ляхахъ два брата Радимъ и Вятко, которые пришли со своими родами и съли Радимъ на Сожъ, а Вятко на Окъ; отъ нихъ и пошли радимичи и вятичи. Поселеніе этихъ племенъ за Днъпромъ даетъ нъкоторое основание думать, что ихъ приходъ былъ однимъ изъ позднихъ приливовъ славянской колонизаціп: новые пришельцы уже не нашли себъ мъста на правой сторонъ Днъпра и должны были продвинуться далье на востокъ, за Дныпръ. Съ этой стороны вятичи очутились самымъ крайнимъ племенемъ русскихъ славянъ. Но почему эти племена лѣтопись выводить "отъ ляховъ"? Это значить, что они пришли изъ прикарпатской страны: область указаннаго водораздёла, Червонная Русь, древняя страна хорватовъ въ XI в., когда написана разсказывающая объ этомъ Повесть временныхъ леть, считалась уже ляшской страной и была предметомъ борьбы Руси съ Польшей.

Его время.

Такъ, сопоставляя смутныя воспоминанія этой Повѣсти съ иноземными извѣстіями, не безъ усилій и не безъ участія предположеній получаемъ нѣкоторую возможность представить себѣ, какъ подготовлялись оба начальные факта нашей исторіи. Приблизительно ко ІІ в. по Р. Х. народные потоки прибили славянъ къ среднему и нижнему Дунаю. Прежде они терялись въ разноплеменномъ населеніи Дакійскаго царства и только около этого времени начали выдѣляться изъ сарматской массы, обособляться въ глазахъ ино-

земцевъ, какъ и въ собственныхъ воспоминаніяхъ. Тацитъ еще недоумъваеть, кому сроднъе венеды: германцамъ, или кочевникамъ-сарматамъ, и Іорнандъ припоминаетъ, что Никополь на Дунав основанъ Траяномъ послв победъ надъ сарматами. Но наша летопись помнить, что оть волоховь, т.-е. оть римлянъ Траяна, тяжко пришлось славянамъ, которые вынуждены были покидать свои дунайскія жилища. Но восточные славяне, принесшіе на Днъпръ это воспоминаніе, пришли сюда не прямо съ Дуная, совершивъ непрерывную перекочевку: это была медленная передвижка съ остановкой на Карпатахъ, длившейся со II до VII в. Авары дали толчокъ дальнъйшему движению карпатскихъ славянъ въ разныя стороны. Въ V и VI вв. въ средней и восточной Европъ очистилось много мъсть, покинутыхъ германскими племенами, которыхъ гуннское нашествіе двинуло на югь п западъ въ римскія провинціи. Аварское нашествіе оказало подобное же дъйствіе на славянскія племена, двинувъ ихъ на опустълыя мъста. Разсказъ Константина Багрянороднаго о призывъ сербовъ и хорватовъ на Балканскій полуостровъ импер. Иракліемъ въ VII в. для борьбы съ аварами заподозрѣнъ исторической критикой и наполненъ сомнительными подробностями; но въ основъ его, кажется, лежитъ нъчто дъйствительное. Во всякомъ случаъ VII в. былъ временемъ, когда въ той или другой связи съ аварскимъ движеніемь возникъ рядъ славянскихъ государствъ (Чешское, Хорватское, Болгарское). Въ этотъ же въкъ по мъстамъ, гдъ прежде господствовали готы, стали разселяться восточные славяне, какъ въ странъ, гдъ прежде сидъли вандалы и бургунды, тогда же разселялись ляхи.

Изучая начало нашей исторіи, мы сейчась видѣли, какъ обособлоніе выдѣлялись славяне изъ этнографической массы съ неопре- сточныхъ. дѣленными племенными обликами, нѣкогда населявшей

восточную припонтійскую Европу. Въ VII в., когда уже было извъстно собственное родовое имя славянъ, мы замъчаемъ признаки ихъ внутренняго видового раздъленія, мъстнаго и илеменного. Трудно обозначить съ точностью время, къ которому можно было бы пріурочить обособленіе ихъ западной и восточной вътви; но до VII в. видимъ, что ихъ судьбы складываются въ тёсной взаимной связи, въ зависимости оть одинаковыхъ или сходныхъ обстоятельствъ и вліяній. Съ этого въка, когда въ жизни восточныхъ славянъ обозначились явленія, которыя можно признать начальными фактами нашей исторіи, эти славяне, разселяясь съ Карпать, вступають подъ дёйствіе особыхъ мёстныхъ условій, сопровождающихъ и направляющихъ ихъ жизнь на протяженіи многихь дальнъйшихъ стольтій. Наблюдая, какъ они устроялись на новыхъ мъстахъ жительства, мы будемъ слъдить за происхожденіемъ и дійствіемъ этихъ новыхъ условій.

## Лекція VIII.

Следствія разселенія восточныхь славянь по русской равнине. 1) Юридическія. Бытъ восточныхъ славянъ въ эпоху разселенія. — Вліяніе колонизаціи на разрушеніе родового союза и на взаимное сближеніе родовъ; сміна рода дворомъ. — Отраженіе этихъ фактовъ въ минологіи русскихъ славянъ. — Очеркъ ихъ минологіи. Культъ природы. — Почитаніе предковъ. — Отраженіе тёхъ же фактовъ въ формахъ языческаго брака у русскихъ славянъ и въ ихъ семейномъ правъ. ---2) Следствія экономическія. Давнее торговое движеніе по Дивпру .--Греческія колоніи по ствернымъ берегамъ Чернаго моря. — Следы рапнихъ торговыхъ спошеній русскихъ славянъ съ хозарскимъ и арабскимъ Востокомъ и съ Византіей. — Вліяніе хозарскаго ига на успѣхи этой торговли. — Происхожденіе древивишихъ русскихъ городовъ.

Въ продолжение VII и VIII в., во время аварскаго вла- Следствія разселенія. дычества по объимъ сторонамъ Карпатъ, восточной и западной, восточная вътвь славянь, занимавшая съверо-восточные склоны этого хребта, мало-но-малу отливала на востокъ н сѣверо-востокъ. Вотъ факть, на изученіи котораго мы остановились. Онъ сопровождался для восточныхъ славянъ разнообразными послъдствіями юридическими, экономическими п политическими. Изъ этихъ слъдствій и слагался тотъ быть восточныхъ славянъ, который мы наблюдаемъ, читая разсказъ Начальной лътописи о Русской землъ IX—XI вв. Остановимся прежде всего на последствіяхъ юридическихъ, какими сопровождалось разселеніе восточныхъ славянъ.

На Карпатахъ эти славяне повидимому жили еще перво-Слады родобытными родовыми союзами. Черты такого быта мелькають

въ неясныхъ и скудныхъ византійскихъ извѣстіяхъ о славянахъ VI и начала VII в. По этимъ извъстіямъ славяне управлялись многочисленными царьками и филархами, т.-е. племенными князьками и родовыми старъйшинами, и имъли обычай собираться на совъщанія объ общихъ дълахъ. Повидимому рѣчь идетъ о родовыхъ сходахъ и племенныхъ въчахъ. Въ то же время византійскія извъстія указывають на недостатокъ согласія, на частыя усобицы между славянами — обычный признакъ жизни мелкими разобщенными родами. Если что можно извлечь изъ этихъ указаній, то развѣ одно предположеніе, что уже въ VI в. мелкіе славянскіе роды начинали смыкаться въ болье крупные союзы, колѣна или племена, хотя родовая обособленность еще преобладала. Смутное преданіе донесло изъ того времени имя лишь одного восточнаго славянскаго племени — дулъбовъ, стоявшаго во главъ цълаго военнаго союза. Трудно представить себъ, какъ среди господствовавшей родовой и племенной розни составлялся и действоваль этоть союзь. Мы привели его въ связь съ продолжительными набъгами карпатскихъ славянъ на Восточную Имперію. По своимъ цълямъ и составу онъ представлялъ ассоціацію столь непохожую на родовые и племенные союзы, что могь дъйствовать рядомъ съ ними, не трогая прямо ихъ основъ. Это были ополченія боевыхъ людей, выдълявшихся изъ разныхъ родовъ и племенъ на время похода, по окончаніи котораго уцѣлѣвшіе товарищи расходились, возвращаясь въ среду своихъ родичей, подъ действіе привычныхъ отношеній. Подобнымъ образомъ и впоследствіи племена восточныхъ славянъ участвовали въ походахъ кіевскихъ князей на грековъ. Съ нашествіемъ аваровъ, когда прекратились славянскіе набъги на Имперію и началось разселеніе славянь, этоть союзь должень быль самь собою распасться.

Еще труднъе уяснить себъ, какая форма общежитія неясность господствовала у восточныхъ славянъ въ эпоху ихъ раз- щежитія. селенія по нашей равнинъ. Повъсть о началъ Русской земли, описывая ихъ размъщение, пересчитываетъ племена, на которыя они дёлились, указывая, гдё поселилось каждое. Вы помните, какъ она разсаживаеть по равнинъ всъхъ этихъ полянъ, древлянъ, волынянъ, съверянъ, радимичей, вятичей, кривичей, полочанъ, дреговичей, славянъ новгородскихъ. Мы уже знаемъ гидрографическое основание такого размѣщенія: племена поселились по ръчнымъ бассейнамъ западной половины страны, принимая за раздёльную черту объихъ половинъ линію по верхнему меридіанальному теченію р. Оки. Но трудно решить, что такое были эти племена, плотные ли политическіе союзы, или простыя географическія группы населенія, ничьмъ не связанныя политически. Масуди пишеть, что по распаденіи союза подъ руководствомъ волынянъ восточные славяне раздёлились на отдёльныя кольна и каждое племя выбрало себѣ особаго царя. Въ нашей Повъсти временныхъ лътъ этому преданію отвъчаеть извъстіе, что послѣ Кія съ братьями родъ ихъ началъ держать княженіе у полянъ, а у древлянъ было свое княженіе, у дреговичей свое и т. д. Ученый редакторъ Повъсти, оспаривая мнфніе, будто Кій быль простымь днфпровскимь перевощикомъ, представляеть его знатнымъ человъкомъ, княжившимъ въ своемъ родъ. Выходить, что и этотъ родъ послъ своего родоначальника княжиль въ цёломъ племени полянъ, былъ какъ бы племенной полянской династіей и что подобныя династіи существовали и у другихъ племенъ. Но не видно, въ какихъ формахъ выражалось владётельное значеніе этихъ племенныхъ династій. Преданіе не запомнило имени ни одного племенного князя. Маль, неудачный женихъ Игоревой вдовы, является однимъ изъ древлянскихъ князей, владътелемъ Искоростѣна, а не всего племени древлянъ. Ходота какой-то вліятельный человѣкъ среди вятичей, противъ котораго Владиміръ Мономахъ предпринималъ два зимнихъ похода, въ его Поученіи даже не названъ княземъ и упомянутъ вскользь, такъ что его политическая физіономія остается совершенно въ туманѣ. Можетъ быть, мелкіе родовые князьки того или другого племени, считая себя потомками общаго предка, подобнаго полянскому Кію, поддерживали между собою какія-либо генеалогическія связи, собирались на племенныя вѣча, какъ это дѣлали карпатскіе филархи, или на поминальныя празднества въ честь обоготвореннаго родоначальника. Въ историческомъ вопросѣ чѣмъ меньше данныхъ, тѣмъ разнообразнѣе возможныя рѣшенія и тѣмъ легче они даются.

Вліяніе разселенія па родовой быть.

Повидимому въ эпоху разселенія родовой союзъ оставался господствующей формой быта у восточныхъ славянъ. По крайней мере Повесть временных леть только эту форму изображаеть съ нѣкоторой отчетливостью: "живяху кождо съ своимъ родомъ и на своихъ мъстъхъ, владъюще кождо родомъ своимъ". Это значитъ, что родственники жили особыми поселками, не вперемежку съ чужеродцами. Но это едва ли были первобытные цъльные родовые союзы: ходъ разселенія долженъ быль разбивать такое общежитіе. Родовой союзъ держится кръпко, пока родичи живутъ вмъсть плотными кучами; но колонизація и свойства края, куда она направлялась, разрушали совивстную жизнь родичей. Разселяясь по равнина, восточные славяне заняли преимущественно льсную ея полосу. Къ ней относится замъчание Іорнанда, который, описывая пространство къ востоку отъ Дивстра, по Дивпру и Дону, говорить, что это весьма обширная страна, покрытая лъсами и непроходимыми болотами (terra vastissima, silvis consita, paludibus dubia). Самый Кіевъ

возникъ на южной опушкъ этого громаднаго лъса. Въ этомъ пустынномъ лёсистомъ краю пришельцы занялись ловлей пушныхъ звърей, лъснымъ пчеловодствомъ и хлъбопашествомъ. Пространства, удобныя для этихъ промысловъ, не шли обширными сплошными полосами: среди лѣсовъ и болоть надобно было отыскивать болье открытыя и сухія мъста и расчищать ихъ для пашии или дёлать въ лёсу извёстныя приспособленія для звіроловства и пчеловодства. Такія міста являлись удаленными одинъ отъ другого островками среди моря лесовъ и болоть. На этихъ островкахъ поселенцы и ставили свои одинокіе дворы, оканывали ихъ и расчищали въ окрестности поля для пашни, приспособляя въ лѣсу борти и ловища. Въ предѣлахъ древней Кіевской Руси до сихъ поръ уцълъли остатки старинныхъ укръпленныхъ селеній, такъ-называемыя городища. Это обыкновенно округлыя, ръже угловатыя пространства, очерченныя иногда чуть замътнымъ валомъ. Такія городища разсъяны всюду по Приднъпровью на разстояни 4-8 версть другь отъ друга. Ихъ происхождение еще въ языческую пору доказывается сосъдствомъ кургановъ, древнихъ могильныхъ насыпей. Раскопка этихъ насыпей показала, что лежащихъ въ нихъ покойниковъ хоронили еще по-язычески. Не думайте, что эти городища — остатки настоящихъ значительныхъ городовъ: пространство, очерченное кольцеобразнымъ валомъ, обыкновенно едва достаточно, чтобы вмѣстить въ себѣ добрый крестьянскій дворъ. Какъ возникли и что такое были эти городища? Я думаю, что это остатки одинокихъ укрѣпленныхъ дворовъ, какими разселялись нѣкогда восточные славяне и на которые указываеть византійскій писатель Прокопій, говоря, что задунайскіе славяне его времени жили въ плохихъ, разбросанныхъ поодиночкъ хижинахъ. Такіе одинокіе дворы или, говоря иначе, однодворныя де-

ревни ставили славянскіе поселенцы, селясь по Днѣпру и по его притокамъ. Такими однодворными деревнями и впоследстви колонизовалось верхнее Поволожье. Дворы окапывались земляными валами, в роятно, съ частоколомъ, для защиты отъ враговъ, а особенно для обороны скота отъ дикихъ звърей. Изъ такихъ одинокихъ дворовъ выросъ и самый городъ Кіевъ. Повъсть временныхъ лътъ помнитъ объ основаніи этого города — знакъ, что онъ возникъ въ сравнительно близкое къ ней время. Преданіе разсказываеть, что на горномъ берегу Днѣпра, на трехъ сосѣднихъ ходмахъ поседились три брата, занимавшіеся звъродовствомъ въ окрестныхъ лёсахъ. Они построили здёсь городокъ, который назвали по имени Кія, старшаго брата, Кіевомъ. Такъ Кіевъ возникъ изъ трехъ однодворныхъ деревень съ общимъ укрѣпленнымъ убѣжищемъ, которыя поставлены были тремя звъроловами, когда-то поселившимися на берегу Днъпра. Какъ старшій брать, Кій быль княземь въ первоначальномъ смыслѣ родового старѣйшины; мѣстное преданіе или предположение ученаго редактора лѣтописи превратило его въ знатнаго родоначальника владетельнаго города въ племени полянъ, въ князя, какъ понимали это слово въ XI в.

Сийна рода дворомъ.

Такой ходъ разселенія неизбѣжно долженъ быль колебать крѣпкіе дотолѣ родовые союзы восточныхъ славянъ. Родовой союзь держался на двухъ опорахъ: на власти родового старшины и на нераздѣльности родового имущества. Родовой культъ, почитаніе предковъ освящало и скрѣпляло обѣ эти опоры. Но власть старшины не могла съ одинаковой силой простираться на всѣ родственные дворы, разбросанные на общирномъ пространствѣ среди лѣсовъ и болотъ. Мѣсто родовладыки въ каждомъ дворѣ долженъ былъ заступить домовладыка, хозяннъ двора, глава семейства. Въ то же время характеръ лѣсного и земледѣльческаго хозяйства, завязав-

тагося въ Поднепровъе, разрушаль мысль о нераздельности родового имущества. Лёсь приспособлялся къ промысламъ усиліями отдільных дворовь, поле расчищалось трудомъ отдъльныхъ семействъ; такіе лъсные и полевые участки рано должны были получить значение частного семейного имущества. Родичи могли чтить общаго родового дѣда, хранить родовые обычаи и преданія; но въ области права, въ практическихъ житейскихъ отношеніяхъ обязательная юридическая связь между родичами разстраивалась все болве. Это наблюдение или эту догадку мы припомнимъ, когда въ древнъйшихъ памятникахъ русскаго гражданскаго права будемъ искать и не напдемъ явственныхъ следовъ родового порядка наслъдованія. Въ строъ частнаго гражданскаго общежитія старинный русскій двору, сложная семья домохозяина съ женой, дътьми и неотдъленными родственниками, братьями, племянниками, служиль переходной ступенью оть древняго рода къ новъйшей простой семь и соотвътствоваль древней римской фамиліи. Это разрушеніе родового союза, распаденіе его на дворы или сложныя семьи оставило по себѣ нъкоторые слъды въ народныхъ повърьяхъ и обычаяхъ.

Въ сохраненныхъ древними и позднъйшими памятниками культъ прискудныхъ чертахъ минологіи восточныхъ славянъ можно различить два порядка вфрованій. Одни изъ нихъ можно празнать остатками почитанія видимой природы. Въ русскихъ памятникахъ уцёлёли слёды поклоненія небу подъ именемь Сварога, солнцу подъ именами Дажбога, Хорса, Велеса, грому и молніи подъ именемъ Перуна, богу вътровъ Стрибогу, огню и другимъ силамъ и явленіямъ природы. Дажбогъ и божество огня считались сыновьями Сварога, звались Сварожичами. Такимъ образомъ на русскомъ Олимпъ различались покольнія боговь — знакь, что вь народной памяти сохранялись еще моменты миоологического процесса; но те-

перь трудно поставить эти моменты въ какіе-либо хронологическіе предёлы. Уже въ VI в., по свидітельству Прокопія, славяне признавали повелителемъ вселенной одного бога громовержца, т.-е. Перуна. По нашей Начальной лътописи Перунъ – главное божество русскихъ славянъ рядомъ съ Велесомъ, который характеризуется названіемъ "скотьяго бога" въ смыслъ покровителя стадъ, а можеть быть и въ значеніи бога богатства: на языкѣ этой лѣтописи слово ското сохраняло еще старинное значение денегъ. Въ древнерусскихъ письменныхъ памятникахъ нѣть ясныхъ указаній на семейства боговъ кромъ сыновей Сварога. Но арабъ Ибнъ-Фадланъ въ началѣ Х в. видѣлъ на волжской пристани, по всей въроятности, у города Болгаръ, большое изображение какого-то бога, окруженное малыми кумирами, представлявшими женъ и дочерей этого бога, которымъ русскіе купцы приносили жертвы и молитвы; не ясно только, какіе купцы здёсь разумёются, варяжскіе, или славянскіе. Общественное богослужение еще не установилось и даже въ послѣднія времена язычества видимъ только слабые его зачатки. Не замътно ни храмовъ, ни жреческаго класса; но были отдъльные волхвы, кудесники, къ которымъ обращались за гаданіями и которые имѣли большое вліяніе на народъ. На открытыхъ мъстахъ, преимущественно на холмахъ, ставились изображенія боговъ, предъ которыми совершались некоторые обряды и приносились требы, жертвы, даже человъческія. Такъ въ Кіевъ на ходму стояль идоль Перуна, передъ которымъ Игорь въ 945 году приносилъ клятву въ соблюдении заключеннаго съ греками договора. Владиміръ, утвердившись въ Кіевъ въ 980 году, поставилъ здёсь на холму кумиры Перуна съ серебряной головой и золотыми усами, Хорса, Дажбога, Стрибога и другихъ боговъ, которымъ князь и народъ приносили жертвы.

Повидимому, большее развитіе получиль и крѣпче дер- почитаніе жался другой рядъ върованій, культь предковъ. Въ старинныхъ русскихъ памятникахъ средоточіемъ этого культа является со значеніемъ охранителя родичей родо со своими рожаницами, т.-е. дедъ съ бабушками — намекъ на господствовавшее нѣкогда между славянами многоженство. Тотъ же обоготворенный предокъ чествовался подъ именемъ чура, въ церковно-славянской формъ шура; эта форма доселъ уцълъла въ сложномъ словъ пращург. Значение этого дъдародоначальника, какъ охранителя родичей, досель сохранилось въ заклинаніи отъ нечистой силы пли нежданной опасности: чург меня! т.-е. храни меня дѣдъ. Охраняя родичей отъ всякаго лиха, чуръ оберегалъ и ихъ родовое достояніе. Преданіе, оставившее слѣды въ языкѣ, придаеть чуру значеніе, одинаковое съ римскимъ Термомъ, значеніе оберегателя родовыхъ полей и границъ. Нарушение межи, надлежащей границы, законной мъры мы и теперь выражаемъ словомъ черезчурт; значить, чурт — мъра, граница. Этимъ значеніемъ чура можно, кажется, объяснить одну черту погребальнаго обряда у русскихъ славянъ, какъ его описываеть Начальная льтопись. Покойника, совершивъ надъ нимъ тризну, сожигали, кости его собирали въ малую посудину и ставили на столбу на распутіяхъ, гдъ скрещиваются пути, т.-е. сходятся межи разныхъ владеній. Придорожные столбы, на которыхъ стояли сосуды съ прахомъ предковъ — это межевые знаки, охранявшіе границы родового поля или дедовской усадьбы. Отсюда суеверный страхъ, овладъвавшій русскимъ человъкомъ на перекресткахъ: здёсь на нейтральной почей родичъ чувствовалъ себя на чужбинъ, не дома, за предълами родного поля, внъ сферы мощи своихъ охранительныхъ чуровъ. Все это повидимому говорить о первобытной широть, цыльности родового союза.

И однако въ народныхъ преданіяхъ и повѣрьяхъ этотъ чуръ-дѣдъ, хранитель рода, является еще съ именемъ дледушки домового, т.-е. хранителя не цѣлаго рода, а отдѣльнаго двора. Такимъ образомъ, не колебля народныхъ вѣрованій и предацій, связанныхъ съ первобытнымъ родовымъ союзомъ, разселеніе должно было разрушать горидическую связь рода, замѣняя родство сосѣдствомъ. И эта замѣна оставила нѣкоторый слѣдъ въ языкѣ: сябръ, шаберъ по первоначальному, коренному значенію родственникъ (ср. лат. consobrinus), потомъ получиль значеніе сосѣда, товарища.

Формы языческаго брака.

Это юридическое разложение родового союза дѣлало возможнымъ взаимное сближение родовъ, однимъ изъ средствъ котораго служиль бракъ. Начальная летопись отметила, хотя и не совстмъ полно и отчетливо, моменты этого сближенія, отразившіеся на формахъ брака и имфвшіе нфкоторую связь съ ходомъ того же разселенія. Первоначальныя однодворки, сложныя семьи ближайшихъ родственниковъ, которыми размѣщались восточные славяне, съ теченіемъ времени разростались въ родственныя селенія, помнившія о своемъ общемъ происхожденіи, память о которомъ сохранялась въ отческихъ названіяхъ такихъ сель: Жидчичи, Мирятичи, Дъдичи, Дъдогостичи. Для такихъ сель, состоявшихъ изъ однихъ родственниковъ, важнымъ дѣломъ было добываніе невъстъ. При господствъ многоженства своихъ недоставало, а чужихъ не уступала ихъ родня добровольно и даромъ. Отсюда необходимость похищеній. Они совершались по льтописи "на игрищахъ межю селы", на религіозныхъ праздникахъ въ честь общихъ неродовыхъ боговъ "у воды", у священныхъ источниковъ или на берегахъ рекъ и озеръ, куда собирались обыватели и обывательницы разныхъ селъ. Начальная лѣтопись изображеть различныя формы брака, какъ разныя степени людскости, культурности русско-сла-

вянскихъ племенъ. Въ этомъ отношении она ставитъ всѣ племена на низшую ступень сравнительно съ полянами. Описывая языческіе обычаи радимичей, вятичей, съверянъ, кривичей, она замівчаеть, что на тіхь "бісовскихь игрищахъ умыкаху жены себъ, съ нею же кто свъщашеся". Умычка и была въ глазахъ древняго бытописателя низшей формой брака, даже его отрицаніемъ: "браци не бываху въ нихъ", а только умычки. Извъстная игра сельской молодежи обоего пола во горълки — поздній остатокъ этихъ дохристіанскихъ брачныхъ умычекъ. Вражда между родами, вызывавшаяся умычкою чужеродныхъ невъстъ, устранялась впномг, отступнымъ, выкупомъ похищенной невъсты у ея родственниковъ. Съ теченіемъ времени вѣно превратилось въ прямую продажу невъсты жениху ея родственниками по взаимному соглашенію родни объихъ сторонъ: актъ насилін замінялся сділкой съ обрядомъ мирнаго хожденія зятя (жениха) по невысту, которое тоже, какъ видно, сопровождалось уплатой вѣна. Дальнѣйшій моменть сближенія родовъ лътопись отмътила у полянъ, уже вышедшихъ, по ея изображенію, изъ дикаго состоянія, въ какомъ оставались другія племена. Она замічаеть, что у полянь "не хожаше зять по невъсту, но привожаху вечеръ (приводили ее къ жениху вечеромъ), а заутра приношаху по ней, что вдадуче", т.-е. на другой день приносили вследъ за ней, что давали: въ этихъ словахъ видятъ указаніе на приданое. Такъ читается это мъсто въ Лаврентьевскомъ спискъ лътописи. Въ Ипатьевскомъ другое чтеніе: "завтра приношаху, что на ней (за нее) вдадуче". Это выражение скорте говорить о втыть. Значить, оба чтенія отмітили дві новыя фазы въ эволюціи брака. Итакъ, хожденіе жениха за невъстой, замьнившее умычку, въ свою очередь смѣнилось приводоми невѣсты къ жениху съ полученіемъ віна или съ выдачей приданаго, почему

закопная жена въ языческой Руси пазывалась водимою. Оть этихъ двухъ формъ брака, хожденія жениха и привода невъсты, идуть повидимому выраженія брать замужь и выдавать замуж: языкъ запомнилъ много старины, свъянной временемъ съ людской памяти. Умычка, вѣно, въ смыслѣ откупа за умычку, вѣно, какъ продажа невѣсты, хожденіе за невъстой, приводъ невъсты съ уплатой и потомъ съ выдачей приданаго — всѣ эти смѣнявшія одна другую формы брака были последовательными моментами разрушенія родовыхъ связей, подготовлявшими взаимное сближеніе родовъ. Бракъ размыкалъ родъ, такъ сказать, съ обоихъ концовъ, облегчая не только выходъ изъ рода, но и пріобщеніе къ нему. Родственники жениха и невъсты становились своими людьми другь для друга, свояками; свойство сдёлалось видомъ родства. Значить, бракъ уже въ языческую пору роднилъ чуждые другь другу роды. Въ первичномъ, нетронутомь своемь составъ родъ представляеть замкнутый союзъ, недоступный для чужаковъ: невъста изъ чужого рода порывала родственную связь со своими кровными родичами, но ставъ женой, не роднила ихъ съ родней своего мужа. Родственныя села, о которыхъ говоритъ лѣтопись, не были такими первичными союзами: они образовались изъ обломковъ рода, разрослись изъ отдёльныхъ дворовъ, на которые распадался родъ въ эпоху разселенія.

Черты семейнаго права.

Я вошель въ нѣкоторыя подробности о формахъ языческаго брака у нашихъ славянъ, чтобы ближе разсмотрѣть слѣды ранняго ослабленія у нихъ родового союза, которое началось въ эпоху разселенія. Это поможеть намъ объяснить нѣкоторыя явленія семейнаго права, встрѣчаемыя въ древнѣйшихъ нашихъ памятникахъ. Здѣсь особенно важна послѣдняя изъ перечисленныхъ формъ. Приданое служило основой отдѣльнаго имущества жены; появленіемъ

приданаго началось юридическое опредъление положения дочери или сестры въ семьъ, ея правоваго отношенія къ семейному имуществу. По Русской Правдъ сестра при братьяхъ не наследница; но братья обязаны устроить ея судьбу, выдать замужъ, "како си могутъ", съ посильнымъ приданымъ. Какъ накладная обязанность, которая ложится на наследство, приданое не могло быть пріятнымъ для наслёдниковъ институтомъ. Это сказалось въ одной пословиць, выразительно изображающей различныя чувства, возбуждаемыя въ членахъ семьи появленіемъ зятя: "Тесть любить честь, зять любить взять, теща любить дать, а шуринъ глаза щуритъ, дать не хочетъ". При отсутствіи братьевъ дочь — полноправная наслѣдница отцовскаго имущества въ землевладъльческой служилой семьъ и сохраняеть право на часть крестьянскаго имущества, если осталась послѣ отца незамужней. Всѣ отношенія по наслѣдованію заключены въ тёсные предёлы простой семьи; наслёдники изъ боковыхъ не предусматриваются, какъ случайные участники въ наследстве. Строя такую семью и заботливо очищая ее оть остатковъ языческаго родового союза, христіанская Церковь имела для того бытовой матеріаль, заготовленный еще языческую пору, между прочимъ бракѣ ВЪ ВЪ съ приданымъ.

Еще важиве рядъ экономическихъ последствій, которыми движеніе сопровождалось разселеніе восточныхъ славянъ. Припомнивъ, какъ Повъсть о началъ Русской земли размъщаеть славянскія племена по нашей равнинь, легко замьтить, что масса славянскаго населенія занимала западную ея половину. Хозяйственная жизнь населенія въ этомъ краю направлялась однимъ могучимъ потокомъ, Дифпромъ, который проръзываетъ его съ съвера на югь. При тогдашнемъ значении ръкъ, какъ удобнъйшихъ путей сообщенія, Днъпръ былъ

главной хозяйственной артеріей, столбовой торговой дорогой для западной полосы равнины: верховьями своими онъ близко подходить къ Западной Двинъ и бассейну Ильменяозера, т.-е. къ двумъ важнъйшимъ дорогамъ въ Балтійское море, а устьемъ соединяеть центральную Алаунскую возвышенность съ съвернымъ берегомъ Чернаго моря; притоки Дибпра, издалека идущіе справа и сліва, какъ подъбздные пути магистральной дороги, приближаютъ Поднепровье, съ одной стороны, къ карпатскимъ бассейнамъ Дибстра и Вислы, съ другой — къ бассейнамъ Волги и Дона, т.-е. къ морямъ Каспійскому и Азовскому. Такимъ образомъ область Дивира охватываеть всю западную и частью восточную половину русской равнины. Благодаря тому по Днёпру съ незапамятныхъ временъ шло оживленное торговое движеніе, толчокъ къ которому быль данъ греками. Съверные греческія берега Чернаго моря и восточные Азовскаго еще задолго до нашей эры были усъяны греческими колоніями, главными изъ которыхъ были: Ольвія, выведенная изъ Милета за 6 въковъ до Р. Х., въ глубинъ лимана Восточнаго Буга (противъ Николаева), Херсонесъ Таврическій на юго-западномъ берегу Крыма, Өеодосія и Пантикапея (нын' Керчь) на юговосточномъ его берегу, Фанагорія на Таманскомъ полуостровъ, на азіатской сторонъ Керченскаго пролива пли Босфора Киммерійскаго, наконецъ древняго въ усть Дона. Благодаря промышленной дъятельности этихъ греческихъ колоній Днепръ еще задолго до Р. Х. сдълался больной торговой дорогой, о которой зналъ Геродотъ и которою греки, между прочимъ, получали янтарь сь береговъ Балтійскаго моря. Наша древняя Повъсть о началъ Руси также помнить старинное торговое значеніе Дивира. Какъ только размъстила она восточныхъ славянъ по равнинъ, прежде чъмъ приступить къ изложенію древ-

нъйшихъ преданій о Русской земль, она спъшить описать эту дорогу по Днёпру: шель "путь изъ Варягь въ Греки и изъ Грекъ по Днепру, въ верхъ Днепра волокъ до Ловоти, по Ловоти внити въ Ильмерь озеро великое, изъ него же озера потечеть Волховъ и втечеть въ озеро великое Нево и того озера внидеть устье въ море Варяжское, и по тому морю ити до Рима, а отъ Рима прити по тому же морю ко Царюгороду, а отъ Царягорода прити въ Понтъ море, въ неже втечеть Днвпръ рвка". Сввъ по Днвпру, восточные славяне очутились на самой этой круговой водной дорогь, опоясывавшей всю Европу. Этоть Дныпрь съ притоками и сдёлался для восточныхъ славянъ могучей питательной артеріей народнаго хозяйства, втянувъ ихъ въ сложное торговое движеніе, которое шло тогда въ юго-восточномъ углу Европы. Своимъ низовымъ теченіемъ и лівыми притоками Дибпръ потянуль славянскихъ поселенцевъ къ черноморскимъ и каспійскимъ рынкамъ. Это торговое движеніе вызвало разработку естественныхъ богатствъ занятой поселенцами страны. Восточные славяне, какъ мы знаемъ, заняли преимущественно лесную полосу равнины. Эта лесная полоса своимъ пушнымъ богатствомъ и леснымъ пчеловодствомъ (бортничествомъ) и доставляла славянамъ обильный матеріаль для внашней торговли. Съ тахъ поръ мѣха, медъ, воскъ стали главными статьями русскаго вывоза; съ техъ поръ при хлебопашестве для себя или съ незначительнымъ вывозомъ началась усиленная эксплуатація ліса, продолжавшаяся цілые віка и положившая глубокій отпечатокъ на хозяйственный и общественный быть и даже національный характерь русскаго народа. звъроловъ и бортникъ — самый ранній Лвсной явственно обозначившійся въ исторіи русскаго народнаго хозяйства.

Посредначе-

Одно внѣшнее обстоятельство особенно содъйствовало успъхамъ этой торговли. Случилось такъ, что около того времени, когда восточные славяне съ запада вступили въ предълы нашей равнины, разселяясь по ея лъсамъ, съ противоположной восточной стороны, изъ-за Волги и Дона, по южно-русскимъ степямъ распространялась новая азіатская орда, хозары, давно блуждавшіе между Чернымъ и Каспійскимъ морями. Они начали утверждаться на сѣверныхъ берегахъ Понта и въ степяхъ между Дономъ и Днъпромъ именно съ VII в., когда началось разселеніе славянъ по нашей равнинъ. Хозары — кочевое племя тюркскаго происхожденія; но оно не было похоже на предшествовавшія ему и слідовавшія за нимь азіятскія орды, преемственно господствовавшія въ южно-русскихъ степяхъ. Хозары скоро стали покидать кочевой быть съ его хищничествомъ и обращаться къ мирнымъ промысламъ. У нихъ были города, куда они на зиму перебирались съ лѣтнихъ степныхъ кочевій. Въ VIII в. среди нихъ водворились изъ Закавказья промышленные евреи и арабы. Еврейское вліяніе здесь было такъ сильно, что династія хозарскихъ кагановъ со своимъ дворомъ, т.-е. высшимъ классомъ хозарскаго общества, приняла іудейство. Раскинувшись на привольныхъ степяхъ по берегамъ Волги и Дона, хозары основали средоточіе своего государства въ низовьяхъ Волги. Здісь столица ихъ Итиль скоро стала огромнымъ разноязычнымъ торжищемъ, гдф рядомъ жили магометане, евреи, христіане и язычники. Хозары вмёстё съ волжскими болгарами стали посредниками живого торговаго обмѣна, завязавшагося между балтійскимъ Сѣверомъ и арабскимъ Востокомъ приблизительно съ половины VIII в., около того времени, когда при Аббасидахъ центръ халифата перемъстился изъ Дамаска въ Багдадъ. Въ VIII в. хозары покорили племена восточ-

ныхъ славянъ, жившія близко къ степямъ, полянъ, стверянъ, вятичей. Древнее кіевское преданіе отмітило впечатлівніе, произведенное хозарами на покоренныхъ ими дифпровскихъ славянъ, -- впечатлъніе народа невоинственнаго и нежестокаго, мягкаго. Повъсть временныхъ льтъ разсказываеть, какъ хозары стали брать дань съ полянъ. Нашли хозары полянъ, сидящихъ на горахъ сихъ (по высокому правому берегу Дивпра) въ лесахъ, и сказали хозары: "платите намъ дань". Подумали поляне и дали "отъ дыма" (съ каждой избы) по мечу. И понесли эту дань хозары ко князю своему и къ старъйшинамъ и сказали имъ: "вотъ мы отыскали новую дань". Тѣ спросили: "гдѣ?" — "Въ лѣсу на горахъ по ръкъ Днъпру". — "А что вамъ дали?" Тъ показали мечи. И сказали старъйшины хозарскіе: "не добра эта дань, князь; мы доискались ея оружіемъ одностороннимъ, т.-е. саблями, а у этихъ оружіе обоюдуюстрое, т.-е. мечъ; они будуть брать дань съ насъ и съ другихъ странъ". Такъ и сбылось: владъютъ хозарами русскіе и до нынъшняго дня. Иронія, которая звучить въ этомъ сказаніи, показываеть, что хозарское иго было для днепровскихъ славянъ не особенно тяжело и нестрашно. Напротивъ, лишивъ восточныхъ славянъ внѣшней независимости, оно доставило имъ большія экономическія выгоды. Съ тіхъ поръ для дивпровцевъ, послушныхъ данниковъ хозаръ, были открыты степныя рфчныя дороги, которыя вели къ черноморскимъ и каспійскимъ рынкамъ. Подъ покровительствомъ хозаръ по этимъ рекамъ и пошла бойкая торговля изъ Днепровья. Встрѣчаемъ рядъ довольно раннихъ указаній на успѣхи этой торговли. Арабскій писатель ІХ в. Хордадбе, современникъ Рюрика и Аскольда, замѣчаетъ, что русскіе купцы возять товары изъ отдаленныхъ краевъ своей страны къ Черному морю въ греческіе города, гдѣ византійскій

императоръ беретъ съ нихъ десятину (торговую пошлину); что тѣ же купцы по Дону и Волгѣ спускаются къ хозарской столиць, гдъ властитель Хозаріи береть съ нихъ также десятину, выходять въ Каспійское море, проникають на юго-восточные берега его и даже провозять свои товары на верблюдахъ до Багдада, гдѣ ихъ и видалъ Хордадбе. Это извѣстіе тымь важнье, что его относять еще къ первой половинъ IX в., не позднъе 846 года, т.-е. десятильтія на два раньше предположеннаго льтописцемъ времени призванія Рюрика съ братьями. Сколько покольній нужно было, чтобы проложить такіе далекіе и разносторонніе торговые пути съ береговъ Днѣпра или Волхова! Восточная торговля Дивпровья, какъ ее описываеть Хордадбе, могла завязаться, по крайней мъръ, лътъ за сто до этого арабскаго географа, т.-е. около половины VIII в. Впрочемъ, есть и болье прямое указаніе на время, когда началась и развивалась эта торговля. Въ области Днепра найдено множество кладовъ съ древними арабскими монетами, серебряными диргемами. Большая часть ихъ относится къ ІХ и Х вв., ко времени наибольшаго развитія восточной торговли Руси. Но есть клады, въ которыхъ самыя позднія монеты не позже начала ІХв., а раннія восходять къ началу VIII в.; изрѣдка попадаются монеты VII в. и то лишь самыхъ последнихъ его леть. Эта нумизматическая летопись наглядно показываеть, что именно въ VIII в. возникла и упрочилась торговля славянъ днъпровскихъ съ хозарскимъ и арабскимъ Востокомъ. Но этотъ въкъ быль временемъ утвержденія хозаръ въ южнорусскихъ степяхъ: ясно, что хозары и были торговыми посредниками между этимъ Востокомъ и русскими славянами.

древидите Следствіемъ успёховъ восточной торговли славянъ, завязавшейся въ VIII в., было возникновеніе древидішихъ торговыхъ городовъ на Руси. Повъсть о началь Русской земли не помнить, когда возникли эти города Кіевъ, Переяславль, Черниговъ, Смоленскъ, Любечъ, Новгородъ, Ростовъ, Полоцкъ. Въ ту минуту, съ которой она начинаетъ свой разсказъ о Руси, большинство этихъ городовъ, если не всь они, повидимому, были уже значительными поселеніями. Довольно бъглаго взгляда на географическое размъщение этихъ городовъ, чтобы видъть, что они были созданы успъхами внъшней торговли Руси. Большинство ихъ вытянулось длинной цёнью по главному рёчному пути "изъ Варягь въ Греки", по линіи Днъпра-Волхова; только пъкоторые, Переяславль на Трубежѣ, Черниговъ на Деснъ, Ростовъ въ области верхней Волги, выдвинулись къ востоку съ этого, какъ бы сказать, операціоннаго базиса русской торговли, какъ ея восточные форносты, указывая фланговое ея направленіе къ Азовскому и Каспійскому морю. Возникновеніе этихъ большихъ торговыхъ городовъ было завершеніемъ сложнаго экономическаго процесса, завязавшагося среди славянъ на новыхъ мъстахъ жительства. Мы вивѣли, что восточные славяне разселялись по Днѣпру и его притокамъ одинокими укрѣпленными дворами. Съ развитіемъ торговли среди этихъ однодворокъ возникли сборные торговые пункты, мъста промышленнаго обмъна, куда зв вроловы и бортники сходились для торговли, для гостьбы, какъ говорили въ старину. Такіе сборные пункты получили названіе погостост. Впоследствіи, съ принятіемъ христіанства, на этихъ мъстныхъ сельскихъ рынкахъ, какъ привычныхъ людскихъ сборищахъ, прежде всего ставились христіанскіе храмы: тогда погость получаль значеніе міста, гдъ стоить приходская церковь. При церквахъ хоронили покойниковъ: отсюда произошло значение погоста, какъ кладбища. Съ приходами совпадало или къ нимъ пріурочивалось сельское административное дѣленіе: это сообщало погосту значеніе сельской волости. Но все это — позднѣйшія значенія термина: первоначально такъ назывались 
сборныя торговыя, "гостинныя" мѣста. Мелкіе сельскіе 
рынки тянули къ болѣе крупнымъ, возникавшимъ на особенно бойкихъ торговыхъ путяхъ. Изъ этихъ крупныхъ 
рынковъ, служившихъ посредниками между туземными промышленниками и иностранными рынками, и выросли наши 
древнѣйшіе торговые города по греко-варяжскому торговому пути. Города эти служили торговыми центрами и 
главными складочными пунктами для образовавшихся вокругъ нихъ промышленныхъ округовъ.

Таковы два важныя экономическія послідствія, которыми сопровождалось разселеніе славянь по Днівру и его притокамь: это 1) развитіе внівшней южной и восточной, черноморско-каспійской торговли славянь и вызванныхь ею лівсныхь промысловь, 2) возникновеніе древнівшихь городовь на Руси съ тянувшими къ нимъ торгово-промышленными округами. Оба эти факта можно относить къ VIII в.

Отоворка с след Русь. Закончу изложеніе экономических следствій разселенія восточных славянь одной оговоркой съ цёлью предупредить возможное недоразумёніе съ вашей стороны. Передавая извёстія о торговлё восточных славянь въ VIII и ІХ вв., я называль ихъ русскими славянами, говориль о Руси, о русских купцахъ, какъ будто это выраженія одновначащія и своевременныя. Но о Руси среди восточныхъ славянь въ VIII в. совсёмь не слышно, а въ ІХ и Х вв. Русь среди восточныхъ славянь — еще не славяне, отличалась отъ нихъ, какъ пришлый и господствующій классъ отъ туземнаго и подвластнаго населенія. Въ следующій часъ мы коснемся этого важнаго въ нашей исторіи пред-

мета, а теперь ограничусь замѣчаніемъ, что, пользуясь привычнымъ словоупотребленіемъ и говоря о русскихъ славянахъ тѣхъ вѣковъ, я разумѣлъ славянъ, которые потомъ стали называться русскими. Водворившись среди восточныхъ славянъ, Русь стала направлять и расширять торговое движеніе, которое она здѣсь застала; но въ промышленныхъ успѣхахъ, ею достигнутыхъ, участвовало и туземное славянство, трудъ котораго возбуждался и направлялся ея спросомъ.

## Лекція IX.

3) Политическія слёдствія разселенія восточныхъ славянъ по русской равнинѣ. — Печенѣги въ южнорусскихъ степяхъ. — Русскіе торговые города вооружаются. — Варяги; вопрось объ ихъ происхожденіи и времени появленія на Руси. — Образованіе городовыхъ областей и ихъ отношеніе къ племенамъ. — Варяжскія княжества. — Сказаніе о призваніи князей; его историческая основа. — Поведеніе скандинавскихъ викинговъ ІХ в. въ западной Европѣ. — Образованіе великаго княжества Кіевскаго, какъ первой формы русскаго государства. — Значеніе Кіева въ образованіи государства. — Обзоръ изученнаго.

Печепъги.

Изложенными въ прошлый часъ экономическими послъдствіями разселенія восточныхъ славянъ по русской равнинъ были подготовлены и послъдствія политическія, которыя становятся замётны нёсколько позднёе, съ начала IX в. Съ этого времени хозарское владычество, казавшееся столь прочнымъ дотолъ, начало видимо колебаться. Причиной этого было то, что съ востока въ тылу у хозаръ появились новыя орды печенъговъ и слъдовавшихъ за ними узовъ-торковъ. Хозары съ трудомъ сдерживали напоръ этихъ повыхъ пришельцевъ. Чтобы сдержать этотъ напоръ, около 835 года, по просьбѣ хозарскаго кагана, византійскіе инженеры построили гдь-то на Дону, въроятно тамъ, гдв Донъ близко подходить къ Волгв, крвпость Саркелъ, извъстную въ нашей льтописи подъ именемъ Бѣлой Вежи. Но этоть оплоть не сдержаль азіатскаго напора. Въ первой половинъ IX в. варвары, очевидно, прорвались сквозь хозарскія поселенія на западъ за Донь и засорили

дотоль чистыя степныя дороги дны провских славянь. Есть два указанія на это, идущія съ разныхъ сторонъ. Въ одной западной латинской льтописи IX в., такъ называемой Бертинской, подъ 839 годомъ есть любопытный разсказъ о томъ, какъ послы оть народа Руси, приходившие въ Константинополь для подтвержденія дружбы, т.-е. для возобновленія торговаго договора, не хотёли возвращаться домой прежней дорогой по причинъ жившихъ по ней варварскихъ жестокихъ народовъ (qui se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant). Изъ нашего источника узнаемъ, какіе это были варварскіе попутные народы. Одно изъ первыхъ извѣстій о Кіевь въ нькоторыхъ редакціяхъ Повьсти о началь Русской земли говорить, что Аскольдъ и Диръ въ 867 году избили множество печенъговъ. Значить, печенъги уже около половины IX в. успъли придвинуться близко къ Кіеву, отръзывая среднее Поднѣпровье оть его черноморскихъ и каспійскихъ рынковъ. Другимъ врагомъ кіевской Руси были тогда Черные болгары, бродившіе по приморскимъ степямъ между Дономъ и Днепромъ: сохранилось известіе, что въ 864 году въ войнъ съ ними погибъ сынъ Аскольда. Хозарская власть, очевидно, уже не была въ состояніи оберегать русскихъ купцовъ на востокъ. Главные торговые города Руси должны вооружение городовъ. были сами взять на себя защиту своей торговли и торговыхъ путей. Съ этой минуты они начали вооружаться, опоясываться стенами, вводить у себя военное устройство. запасаться ратными людьми. Такъ промышленные центры. склады товаровъ, превращались въ укрѣпленные пункты, вооруженныя убъжища.

Одно внѣшнее обстоятельство помогло сконленію военнопромышленнаго люда въ этихъ городахъ. Съ начала IX в., съ конца царствованія Карла Великаго, по берегамъ западной Европы начинають рыскать вооруженныя шайки

Варяги,

пиратовъ изъ Скандинавіи. Такъ какъ эти пираты выходили преимущественно изъ Даніи, то они стали извѣстны на Западъ подъ именемъ дановъ. Около этого же времени и на рѣчныхъ путяхъ нашей равнины стали появляться заморскіе пришельцы съ Балтійскаго моря, получившіе здісь пазваніе варяговъ. Въ X и XI вв. эти варяги постоянно приходили на Русь или съ торговыми цълями, или по зову нашихъ князей, набиравшихъ изъ нихъ свои военныя дружины. Но присутствіе варяговъ на Руси становится замѣтно гораздо раньше Х в.: Повёсть временныхъ лёть знаеть этихъ варяговъ по русскимъ городамъ уже около половины IX в. Кіевское преданіе XI стольтія наклонно было даже преуведичивать численность этихъ заморскихъ пришельцевъ. По этому преданію варяги, обычные обыватели русскихъ торговыхъ городовъ, издавна наполняли ихъ въ такомъ количествъ, что образовали густой слой въ составъ ихъ населенія, закрывавшій собою туземцевъ. Такъ, по словамъ Повъсти, новгородцы сначала были славянами, а потомъ стали варягами, какъ бы оваряжились вследствіе усиленнаго наплыва пришельцевъ изъ-за моря. Особенно людно скоплялись они въ Кіевской земль. По льтописному преданію Кіевъ даже быль основанъ варягами, и ихъ въ немъ было такъ много, что Аскольдъ и Диръ, утвердившись здёсь, могли набрать изъ нихъ цёлое ополченіе, съ котовремя ихъ рымъ отважились напасть на Царьградъ. Такъ смутное воспоминаніе нашей літописи какъ будто отодвигаеть появленіе варяговъ на Руси еще въ первую половину ІХ в. Встрѣчаемъ иноземное извѣстіе, изъ котораго видимъ, что дъйствительно варяги или тъ, кого такъ звали у насъ въ XI в., стали извъстны восточной Европъ еще въ первой половинѣ IX в., задолго до того времени, къ которому наша Начальная лътопись пріурочиваеть появленіе Рюрика

въ Новгородъ. Упомянутые послы отъ народа Руси, не хот выше изъ Константинополя возвратиться домой прежней дорогой, отправлены были въ 839 году съ византійскимъ посольствомъ къ германскому императору Людовику Благочестивому и тамъ по разследованіи дела, по удостовереніи ихъ личности, оказались свеонами, шведами, т.-е. варягами, къ которымъ наша Повъсть причисляеть и шведовъ. Вслъдъ за этимъ свидътельствомъ западной хроники идутъ навстрѣчу темному преданію нашей льтописи съ византійскаго и арабскаго Востока извъстія о томъ, что уже въ первой половинѣ IX в. тамъ хорошо знали Русь по торговымъ дъламъ съ нею и по ея нападеніямъ на съверные и южные берега Чернаго моря. Образцовыя критическія излідованія академика Васильевскаго о житіяхъ свв. Георгія Амастридскаго и Стефана Сурожскаго выяснили этоть важный въ нашей исторіи факть. Въ первомъ изъ этихъ житій, написанномъ до 842 года, авторъ разсказываеть, какъ Русь, народъ, который "всв знаютъ", начавъ опустошеніе южнаго черноморскаго берега отъ Пропонтиды, напала на Амастриду. Во второмъ житіи читаемъ, что по прошествіи немногихъ лъть отъ смерти св. Стефана, скончавшагося въ исходѣ VIII в., большая русская рать съ сильнымъ княземъ Бравлиномъ, пленивъ страну отъ Корсуня до Керчи, послѣ десятидневннго боя взяла Сурожъ (Судакъ въ Крыму). Другія извѣстія ставять эту Русь первой половины IX в. въ прямую связь съ заморскими прищельцами, которыхъ наша летопись помнить среди своихъ славянъ во второй половинъ того же въка. Русь Бертинской хроники, оказавшаяся шведами, посольствовала въ Константинополь отъ имени своего царя хакана, всего въроятнъе, хозарскаго кагана, которому тогда подвластно было днъпровское славянство, и не хотъла возвращаться на

родину ближайшей дорогой по причинѣ опасностей отъ варварскихъ народовъ — намекъ на кочевниковъ днѣпровскихъ степей. Арабъ Хордадбе даже считаетъ "русскихъ" купцовъ, которыхъ онъ встрѣчалъ въ Багдадѣ, прямо славянами, приходящими изъ отдаленнѣйшихъ концовъ страны славянъ. Наконецъ, патріархъ Фотій называетъ Русью нападавшихъ при немъ на Царьградъ, а по нашей лѣтописи это нападеніе было произведено кіевскими варягами Аскольда и Дира. Какъ видно, въ одно время съ набѣгами дановъ на Западѣ ихъ родичи варяги не только людно разсыпались по большимъ городамъ греко-варяжскаго пути восточной Европы, но и такъ уже освоились съ Чернымъ моремъ и его берегами, что оно стало зваться Русскимъ, и по свидѣтельству арабовъ никто кромѣ Руси по нему не плавалъ въ началѣ X в.

Ихъ проискожденіе.

Эти балтійскіе варяги, какъ и черноморская Русь, по многимъ признакамъ были скандинавы, а не славянскіе обитатели южно-балтійскаго побережья или нын вшней южной Россіи, какъ думаютъ нѣкоторые ученые. Наша Повъсть временныхъ лътъ признаетъ варяговъ общимъ названіемъ разпыхъ германскихъ народовъ, обитавшихъ въ свверной Европв, преимущественно по Варяжскому (Балтійскому) морю, каковы шведы, норвежцы, готы, англы. Пазваніе это, по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, есть славянорусская форма скандинавскаго слова vaering или varing, значеніе котораго недостаточно выяснено. Византійцы XI в. знали подъ именемъ Васхуусь норманновъ, служившихъ наемными тълохранителями у византійскаго императора. Въ началѣ XI в. нѣмцы, участвовавшіе въ походѣ польскаго короля Болеслава на князя русскаго Ярослава въ 1018 году, приглядевшись къ населенію Кіевской земли, разсказывали потомъ епископу мерзебургскому Титмару,

дописывавшему тогда свою хронику, что въ Кіевской землъ несмътное множество народа, состоящаго преимущественно изъ бътлыхъ рабовъ и "проворныхъ дановъ" (ex velocibus danis), а нъмцы едва ли могли смъшать своихъ соплеменниковъ скандинавовъ съ балтійскими славянами. Въ Швеціи находять много древнихь надписей на могильныхь камняхь, которыя говорять о древнихъ морскихъ походахъ изъ Швеціи на Русь. Скандинавскія саги, восходящія иногда къ очень древнему времени, разсказывають о такихъ же походахъ въ страну Гардарииз, какъ называють они нашу Русь, т.-е. въ "царство городовъ". Самое это названіе, такъ мало идущее къ деревенской Руси, показываетъ, что варяжскіе пришельцы держались преимущественно въ большихъ торговыхъ городахъ Руси. Наконецъ, имена первыхъ русскихъ князей-варяговъ и ихъ дружинниковъ почти всѣ скандинавского происхожденія; тѣ же имена встрѣчаемъ и въ скандинавскихъ сагахъ: Рюрикъ въ формъ Hrörekr, Тругорг Thorvardr, Олего по древне-кіевскому выговору на о Helgi, Олыа Helga, у Константина Багрянороднаго "Ελγα, Игорь Ingvarr, Оскольдь Höskuldr, Дирь Dyri, Фрелафъ Frilleifr, Свышальдъ Sveinaldr и т. п. Что касается до Руси, то арабскіе и византійскіе писатели Х в. отличають ее, какъ особое племя, отъ славянъ, надъ которыми она господствовала, и Константинъ Багрянородный въ перечнъ днъпровскихъ пороговъ отчетливо различаетъ славянскія и русскія ихъ названія, какъ слова, принадлежащія совствы особымь языкамь.

Эти варяги-скандинавы и вошли въ составъ военно-про-образовано военно-про-мышленнаго класса, который сталъ складываться въ IX въкъмышленнаго класса, который сталъ складываться въ IX въкъмышленнаго класса нъ по большимъ торговымъ городамъ Руси подъ вліяніемъ городахъ. внёшнихъ опасностей. Варяги являлись къ намъ съ иными цёлями п съ иной физіономіей, не съ той, какую носили

даны на Западь: тамъ данъ — пиратъ, береговой разбойникъ; у насъ варягъ -- преимущественно вооруженный купецъ, идущій на Русь, чтобы пробраться далье въ богатую Византію, тамъ съ выгодой послужить императору, съ барышомъ поторговать, а иногда и пограбить богатаго грека, если представится къ тому случай. На такой характеръ нашихъ варяговъ указываютъ следы въ языке и въ древнемъ преданіи. Въ областномъ русскомъ лексикон варять разнощикъ, мелочной торговецъ, варяжить — заниматься мелочнымъ торгомъ. Любопытно, что когда неторговому вооруженному варягу нужно было скрыть свою личность, онъ прикидывался купцомъ, идущимъ изъ Руси или на Русь. это была личина, внутавшая наибольшее довъріе, наиболье привычная, къ которой всё приглядёлись. Извёстно, чёмъ обмануль Олегъ своихъ земляковъ Аскольда и Дира, чтобы выманить ихъ изъ Кіева. Онъ послаль сказать имъ: "я купецъ, идемъ мл въ Грецію оть Олега и княжича Игоря: придите къ намъ, землякамъ своимъ". Превосходная скандинавскай сага о св. Олафъ, полная историческихъ чертъ, разсказываеть, какъ этоть скандинавскій герой, долго и усердно служі вшій русскому конунгу Вальдамару, т.-е. св. Владиміру, возвращаясь съ дружиной на корабляхъ домой, быль з інесень бурею въ Померанію, во владёнія вдовствующей знягини Гейры Буриславны, и не желая открывать свое званіе, выдаль себя за купца гардскаго, т.-е. русскаго. Оса киваясь въ большихъ торговыхъ городахъ Руси, варяги дстръчали здъсь классъ населенія, соціально имъ родственн ий и нуждавшійся въ нихъ, классъ вооруженныхъ купцовъ, и входили въ его составъ, вступая въ торговое товариш эство съ туземцами или нанимаясь за хорошій кормъ оберега в русскіе торговые пути и торговыхъ людей, т.-е. конвоир вать русскіе торговые караваны. Какъ скоро

изъ туземныхъ и пришлыхъ элементовъ образовался такой города и окрестнов классъ въ большихъ торговыхъ городахъ и они превратились въ вооруженные пункты, должно было измѣниться и ихъ отношение къ окрестному населению. Когда стало колебаться хозарское иго, эти города у племенъ, платившихъ дань хозарамъ, сдёлались независимыми. Повёсть временныхъ льть не помнить, какъ поляне освободились оть хозарскаго ига. Она разсказываеть, что Аскольдъ и Диръ, подошедши Днъпромъ къ Кіеву и узнавъ, что городокъ этотъ платитъ дань хозарамъ, остались въ немъ и набравъ много варяговъ, начали владъть землею полянъ. Повидимому этимъ и обозначился конецъ хозарскаго владычества въ Кіевъ. Мы не знаемъ, какъ Кіевъ и другіе города управлялись при хозарахъ; но можно замътить, что взявши въ свои руки защиту торговаго движенія, они скоро подчинили себъ свои торговые округа. Это политическое подчинение торговыхъ районовъ промышленнымъ центрамъ, теперь вооруженнымъ, повидимому началось еще до призыва князей, т.-е. раньше половины IX вѣка. Повѣсть о началь Русской земли, разсказывая о первыхъ князьяхъ, вскрываеть любопытный факть: за большимъ городомъ идеть его округь, цёлое племя или часть его. Олегь, отправившись по смерти Рюрика изъ Новгорода на югъ, взялъ Смоленскъ и посадилъ въ немъ своего намъстника: въ силу этого безъ дальнъйшей борьбы смоленскіе кривичи стали признавать власть Олега. Олегь заняль Кіевъ, и кіевскіе поляне вследствіе этого также признали его власть. Такъ цёлые округа являются въ зависимости оть своихъ главныхъ городовъ и эта зависимость повидимому установилась номимо и раньше князей. Трудно сказать, какъ она устанавливалась. Можетъ-быть, торговые округа добровольно -подчинялись городамъ, какъ укрѣпленнымъ убѣжищамъ,

подъ давленіемъ внішней опасности; еще віроятніе, что при помощи вооруженнаго класса, скопившагося въ торговыхъ городахъ, послідніе силой завладівали своими торговыми округами; могло быть въ разныхъ містахъ и то, и другое.

Образованіе городовыхъ областей.

Какъ бы то ни было, въ неясныхъ извѣстіяхъ нашей Повъсти обозначается первая мъстная политическая форма, образовавшаяся на Руси около половины IX в.: это — городовая область, т.-е. торговый округь, управляемый укръпленнымъ городомъ, который вмёстё съ темъ и промышленнымъ средоточіемъ для этого округа. Эти области и звались по именамъ городовъ. Когда образовалось княжество Кіевское, вобравшее въ себя племена восточныхь славянь, эти древнія городовыя области Кіевская, Черниговская, Смоленская и другія, прежде независимыя, вошли въ его составъ, какъ его административные округа, послужили готовыми единицами областного дѣленія, установившагося на Руси при первыхъ кіевскихъ князьяхъ къ половинѣ XI в. Возникаетъ вопросъ: дѣйствительно ли эти области образовались подъ вліяніемъ торговыхъ городовъ, не имъли ли онъ племенного происхожденія? Наша древняя Повъсть о началь Руси, какъ мы видъли, дълитъ восточныхъ славянъ на нёсколько племенъ и довольно точно указываеть ихъ размъщение. Можеть-быть, области Кіевскаго княжества X — XI вв. были политически объединившіяся племена полянь, стверянь и пр., а не промышленные округа древнихъ торговыхъ городовъ Руси? Разборъ этнографическаго состава древнихъ городовыхъ областей даеть отрицательный отвъть на этоть вопросъ. Еслибы эти области имъли племенное происхождение, сложились изъ племенныхъ связей, безъ участія экономическихъ интересовъ, каждое племя образовало бы особую область или, иначе говоря, каждая область составилась бы изъ одного

племени. Но этого не было на дёль: не было ни одной области, которая бы состояла только изъ одного и притомъ цъльнаго племени; большинство областей составилось изъ разныхъ племенъ или ихъ частей; въ иныхь областяхъ къ одному цъльному племени примкнули разорванныя части другихъ племенъ. Такъ Новгородская область состояла изъ славянъ ильменскихъ съ вътвью кривичей, центромъ которой быль городокъ Изборскъ. Въ составъ Черниговской области вошла сфверная половина сфверянъ съ частью радимичей и съ цълымъ племенемъ вятичей, а Переяславскую область составила южная половина съверянъ. Кіевская область состояла изъ всёхъ полянъ, почти всёхъ древлянъ и южной части дреговичей съ городомъ Туровомъ на Припети. Съверная часть дреговичей съ городомъ Минскомъ оторвана была западной вътвью кривичей и вошла въ составъ Полоцкой области. Смоленская область составилась изъ восточной части кривичей со смежной частью радимичей. Такимъ образомъ древнее племенное дъленіе не совпадало съ городовымъ или областнымъ, образовавшимся къ половинъ XI в. Значитъ, не размъщеніемъ племенъ очертились предълы городовыхъ областей. По племенному составу этихъ областей не трудно замътить, какая сила стягивала ихъ. Если среди племени возникало два большихъ города, оно разрывалось на двъ области (кривичи, сѣверяне). Если среди племени не оказывалось и одного такого города, оно не образовывало и особой области, а входило въ составъ области чужеплеменнаго города. Замъчаемъ при этомъ, что появление значительнаго торговаго города среди племени зависъло отъ географическаго положенія последняго: такіе города, становившіеся центрами областей, возникали среди населенія, жившаго по главнымъ ръчнымъ торговымъ линіямъ Днепра, Волхова и Западной

Двины. Напротивъ, племена, удаленныя отъ этихъ линій, не имѣли своихъ значительныхъ торговыхъ городовъ и потому не составили особыхъ областей, но вошли въ составъ областей чужеплеменныхъ торговыхъ городовъ. Такъ не видно большихъ торговыхъ городовъ у древлянъ, дреговичей, радимичей и вятичей: не было и особыхъ областей этихъ племенъ. Значитъ, силой, которая стягивала всѣ эти области, были именно торговые города, какіе возникали по главнымъ ръчнымъ путямъ русской торговли и какихъ не было среди племенъ, отъ нихъ удаленныхъ. Если мы представимъ себѣ восточныхъ славянъ, какъ они устроились во второй половинѣ IX в., и сопоставимъ это устройство съ древнимъ племеннымъ дъленіемъ ихъ, то найдемъ на всемъ пространствъ отъ Ладоги до Кіева восемь славянскихъ племенъ. Четыре изъ нихъ (дреговичи, радимичи, вятичи и древляне) постепенно, частью уже при первыхъ кіевскихъ князьяхъ, а частью еще до нихъ, вошли въ составъ чужеплеменныхъ областей, а четыре другихъ племени (славяне ильменскіе, кривичи, съверяне и поляне) образовали шесть самостоятельныхъ городовыхъ областей, изъ коихъ ни одна кромъ Переяславской не имъла цъльнаго, одноплеменнаго состава, каждая вобрала въ себя сверхъ одного господствующаго племени или господствующей части одного племени еще подчиненныя части другихъ племенъ, не имъвшихъ своихъ большихъ городовъ. Это были области Новгородская, Полодкая, Смоленская, Черниговская, Переяславская и Кіевская. Итакъ, повторю, большіе вооруженные города, ставшіе правителями областей, возникли именно среди тъхъ племенъ, которыя принимали наиболье дъятельное участіе во внішней торговлів. Города эти подчинили себъ соплеменныя имъ окрестныя населенія, для которыхъ они прежде служили торговыми средоточіями,

и образовали изъ нихъ политическіе союзы, области, въ составъ которыхъ втянули, частью еще до появленія князей кіевскихъ, а частью при нихъ, и сосъднія поселенія чужихъ безгородныхъ племенъ.

Образованіе этой первой политической формы на Руси со- Варяжскія провождалось въ иныхъ мъстахъ появленіемъ другой, вторичной и тоже мъстной формы, варяжского княжества. Въ тъхъ промышленныхъ пунктахъ, куда съ особенной силой приливали вооруженные пришельцы изъ-за моря, они легко покидали значеніе торговыхъ товарищей или наемныхъ охранителей торговыхъ путей и превращались во властителей. Во главъ этихъ заморскихъ пришельцевъ, составлявшихъ военно-промышленныя компаніи, становились вожди, получавшіе при такомъ переворотѣ значеніе военныхъ начальниковъ охраняемыхъ ими городовъ. Такіе вожди въ скандинавскихъ сагахъ называются конингами или викингами. Оба эти термина перешли и въ нашъ языкъ, получивъ славянорусскія формы князя и витязя. Эти слова есть и у другихъ славянъ, которые заимствовали ихъ у германскихъ племенъ средней Европы; въ нашъ языкъ они перешли отъ болве близкихъ къ намъ въ древности скандинавовъ, съверныхъ германцевъ. Превращение варяговъ изъ союзниковъ во властителей при благопріятныхъ обстоятельствахъ совершалось довольно просто. Извъстенъ разсказъ Начальной льтописи о томъ, какъ Владиміръ, одолѣвъ кіевскаго брата своего Ярополка въ 980 году, утвердился въ Кіевъ съ помощью призванныхъ изъ-за моря варяговъ. Заморскіе его соратники, почувствовавъ свою силу въ занятомъ ими городъ, сказали своему наемщику: "князь, въдь городъ-то нашъ, мы его взяли; такъ мы хотимъ брать съ горожанъ окупъ — контрибуцію — по двѣ гривны съ человѣка". Владиміръ только хитростью сбыль съ рукъ этихъ назойливыхъ наемпиковъ,

выпроводивъ ихъ въ Царьградъ. Такъ иные вооруженные огорода со своими областями при извъстныхъ обстоятельствахъ попадали въ руки заморскихъ прищельцевъ и превращались во владёнія варяжскихъ конинговъ. Такихъ варяжскихъ княжествъ мы встречаемъ на Руси несколько въ IX и X в. Такъ являются во второй половинѣ IX в. на сѣверѣ княжества Рюрика въ Новгородѣ, Синеусово на Бѣломъ Озерѣ, Труворово въ Изборскѣ, Аскольдово въ Кіевъ. Въ Х в. становятся извъстны два другихъ княжества такого же происхожденія, Рогволодово въ Полоцкъ и Турово въ Туровъ на Принети. Наша древняя лътопись не помнить времени возникновенія двухъ послёднихъ княжествъ; самое существование ихъ отмъчено въ ней лишь мимоходомъ, кстати. Отсюда можно заключать, что такія княжества появлялись и въ другихъ мъстахъ Руси, но исчезали безследно. Подобное явленіе совершалось въ то время и среди славянъ южно-балтійскаго побережья, куда также проникали варяги изъ Скандинавіи. Стороннему наблюдателю такія варяжскія княжества представлялись діломь настоящаго завоеванія, хотя основатели ихъ варяги являлись обыкновенно безъ завоевательной цёли, искали добычи, а не мъсть для поселенія. Еврей Ибрагимъ, человъкъ бывалый въ Германіи, хорошо знакомый съ ділами средней и восточной Европы, записка котораго сохранилась въ сочиненіи арабскаго писателя XI в. Аль-Бекри, около половины X в. писаль, что "племена съвера (въ числъ ихъ и Русь) завладѣли нѣкоторыми изъ славянъ и до сей поры живуть среди нихъ, даже усвоили ихъ языкъ, смъщавшись съ ними". Это наблюденіе, очевидно, прямо схвачено со славяно-варяжскихъ княжествъ, возникавшихъ въ то время по берегамъ Балтійскаго моря и по ръчнымъ путямъ на Руси.

Появленіемъ этихъ варяжскихъ княжествъ вполнѣ объ- Сказавіе о призванія ясияется и занесенное въ нашу Повъсть о началъ Руси сказаніе о призваніи князей изъ-за моря. По этому сказанію, еще до Рюрика варяги какъ-то водворились среди новгородцевъ и сосъднихъ съ ними племенъ славянскихъ и финскихъ, кривичей, чуди, мери, веси, и брали съ нихъ дань. Потомъ данники отказались ее платить и прогнали варяговъ назадъ за море. Оставшись безъ пришлыхъ властителей, туземцы перессорились между собою; не было между ними правды, одинъ родъ возсталъ на другой и пошли между ними усобицы. Утомленные этими ссорами, туземцы собрались и сказали: "поищемъ себъ князя, который бы владълъ нами и судиль насъ по праву". Порфшивъ такъ, они отправили пословъ за море къ знакомымъ варягамъ, къ Руси, приглашая желающихъ изъ нихъ придти владъть пространной и обильной, но лишенной наряда землей. Три родные брата откликнулись на зовъ и пришли "съ роды своими", т.-е. съ дружинами земляковъ. Если снять нъсколько идиллическій покровъ, которымъ подернуто это сказаніе, то предъ нами откроется очень простое, даже грубоватое явленіе, не разъ повторявшееся у насъ въ тѣ вѣка. По разнымъ редакціямъ начальнаго літописнаго свода разсілны черты преданія, позволяющія возстановить дёло въ его действительномъ видъ. Собравъ ихъ, узнаемъ, что пришельцы призваны были не для одного внутренняго наряда, т.-е. устройства управленія. Преданіе говорить, что князья-братья, какъ только усёлись на своихъ мъстахъ, начали "города рубить и воевать всюду". Если призванные принялись прежде всего за стройку пограничныхъ укрѣпленій и всестороннюю войну, значить, они призваны выли оборонять туземцевь какихъ-то внѣшнихъ враговъ, какъ защитники населенія и охранители границъ. Далъе, князья-братья повидимому не

совствы охотно, не тотчасъ, а съ раздумьемъ приняли предложение славяно-финскихъ пословъ, "едва избращась, какъ записано въ одномъ изъ летописныхъ сводовъ, боясь звъринаго ихъ обычая и нрава". Съ этимъ согласно и уцълъвшее извъстіе, что Рюрикъ не прямо усълся въ Новгородії, но сперва предпочель остановиться вдали оть него, при самомъ входъ въ страну, въ городъ Ладогъ, какъ будто съ разсчетомъ быть поближе къ родинъ, куда можно было бы укрыться въ случав нужды. Въ Ладогв же онъ посившиль "срубить городъ", построить крвпость тоже на всякій случай, для защиты туземцевъ оть земляковъ-пиратовъ или же для своей защиты отъ самихъ туземцевъ, еслибы не удалось съ ними поладить. Водворившись въ Новгородъ, Рюрикъ скоро возбудилъ противъ себя недовольство въ туземцахъ: въ томъ же лётописномъ сводё записано, что черезъ два года по призваніи новгородцы "оскорбились, говоря: быть намъ рабами и много зла потерпъть отъ Рюрика и земляковъ его". Составился даже какой-то заговоръ: Рюрикъ убилъ вождя крамолы, "храбраго Вадима" и перебилъ многихъ новгородцевъ, его соумышленниковъ. Чрезъ нъсколько льть еще множество новгородскихъ мужей бъжало отъ Рюрика въ Кіевъ къ Аскольду. Всв эти черты говорять не о благодушномъ приглашеніи чужаковъ властвовать надъ безнарядными туземцами, а скоръе о военномъ наймъ. Очевидно, заморскіе князья съ дружиною призваны были новгородцами и союзными съ ними племенами для защиты страны отъ какихъ-то внёшнихъ враговъ и получали определенный кормъ за свои сторожевыя услуги. Но наемные охранители повидимому желали кормиться слишкомъ сытно. Тогда поднялся ропоть среди плательщиковъ корма, подавленный вооруженною рукою. Почувствовавъ свою силу, наемники превратились во властителей, а свое

наемное жалованье превратили въ обязательную дань съ возвышениемъ оклада. Воть простой прозаический факть, повидимому скрывающийся въ поэтической легендѣ о призвании князей: область вольнаго Новгорода стала варяжскимъ княжествомъ.

Событія, о которыхъ пов'єствуеть наше сказаніе о призваніи князей, не заключали въ себъ ничего особеннаго, небывалаго, что случилось только въ нашей странъ. Они принадлежали къ порядку явленій, довольно обычныхъ въ тогдашней западной Европъ. Девятый въкъ былъ временемъ усиленнаго опустошительнаго разгула морскихъ пиратовъ изъ Скандинавіи. Достаточно прочитать хроники IX в. монастырей Бертинскаго и Ваастскаго, чтобы вид'ять, что на Востокъ съ нъкоторыми мъстными измъненіями повторялось то же, что происходило тогда на Западъ. Съ 830 годовъ до конца вѣка тамъ не проходило почти ни одного года безъ норманскаго нашествія. На сотняхъ судовъ реками, впадающими въ Немецкое море и Атлантическій океанъ, Эльбой, Рейномъ, Сеной, Луарой, Гаронной, даны проникали въ глубь той или другой страны, опустошая все вокругь, жгли Кельнъ, Триръ, Бордо, самый Парижъ, проникали въ Бургундію и Овернь, иногда на много лѣтъ водворялись и хозяйничали въ странъ изъ укръпленныхъ стоянокъ где-нибудь на острове въ устье реки и отсюда выходили собирать дань съ покоренныхъ обывателей или, взявъ окупъ, сколько хотъли, въ одномъ мъстъ, шлиза тъмъ же въ другую страну. Въ 847 году послѣ многолѣтнихъ вторженій въ Шотландію они заставили страну платить имъ дань, уствшись на ближнихъ островахъ; но черезъ годъ скотты не дали имъ дани и прогнали ихъ, какъ поступили съ ихъ земляками новгородцы около того же времени. Безсильные Каролинги заключали съ ними договоры, нъкото-

Свандинавскіо викинги въ Зап. Европъ.

рыми условіями живо напоминающіе договоры кіевскихъ князей Х в. съ греками, откупались отъ нихъ тысячами фунтовъ серебра или уступали ихъ вождямъ въ ленъ цълыя пограничныя области съ обязательствомъ защищать страну отъ своихъ же соплеменниковъ: такъ возникали и на Западъ своего рода варяжскія княжества. Бывали случан, когда партія дановъ, хозяйничавшая по одной рікі Франціи, обязывалась франкскому королю за извъстную плату прогнать или перебить соотчичей, грабившихъ по другой ръкъ, нападала на нихъ, брала и съ нихъ окупъ, потомъ враги соединялись и партіями расходились по странъ на добычу, какъ Аскольдъ и Диръ, слуги мирно призваннаго Рюрика, отпросившись у него въ Царьградъ, по пути засъли въ Кіевъ, набрали варяговъ и начали владъть полянами независимо отъ Рюрика. Во второй половинѣ IX в. много шумѣлъ по Эльбъ и Рейну современникъ и тезка нашего Рюрика, можеть-быть, даже землякь его, датскій бродяга-викингь Рорихъ, какъ называетъ его Бертинская хроника. Онъ набираль ватаги норманновь для побережныхь грабежей, заставиль импер. Лотаря уступить ему въ ленъ нѣсколько графствъ во Фрисландіи, не разъ присягалъ ему върно служить и измёняль присяге, быль изгоняемь фризами, добивался королевской власти на родинъ и, наконецъ, гдъ-то сложилъ свою обремененную приключеніями голову. И достойно замъчанія, что подобио дружинамъ первыхъ кіевскихъ князей эти ватаги пиратовъ состояли изъ крещеныхъ и язычниковъ; первые при договорахъ переходили на службу къ франкскимъ королямъ, владенія которыхъ только что опустошали.

Балтійскіе Варяги на Дивпрв

Этими западными дълами проясняются событія на Волволховь и ховь и Дивирь. Около половины IX в. дружина балтійскихъ варяговъ проникла Финскимъ заливомъ и Волховомъ къ Ильменю и стала брать дань съ съверныхъ славянскихъ

в финскихъ племенъ. Туземцы, собравшись съ силами, прогнали пришельцевъ и для обороны отъ ихъ дальнъйшихъ нападеній наняли партію другихъ варяговъ, которыхъ звали Русью. Укрѣпившись въ обороняемой странѣ, нарубивъ себъ "городовъ", укръпленныхъ стоянокъ, наемные сторожа повели себя завоевателями. Воть все, что случилось. Факть состояль изъ двухъ моментовъ, изъ наемнаго договора съ иноземцами о внѣшней оборонѣ и изъ насильственнаго захвата власти надъ туземцами. Наше сказаніе о призваніи князей поставило въ тфни второй моменть и изъяснительно изложило первый, какъ актъ добровольной передачи власти иноземцамъ туземцами. Идея власти перенесена изъ второго момента, съ почвы силы, въ первый, на основу права, и вышла очень недурно комбинированная юридическая постройка начала русскаго государства. На то были свои причины. Не забудемъ, что сказаніе о призваніи князей, какъ и всѣ древнѣйшія преданія о Русской землѣ, дошло до насъ въ томъ видѣ, какъ его знали и понимали русскіе книжные, ученые люди XI и начала XII въка, къ которымъ принадлежали неизвъстный авторъ Повъсти временныхъ лъть и игуменъ Сильвестръ, составитель начальнаго лътописнаго свода, обработавшій эту Пов'єсть и поставившій ее во главѣ своего ученаго историческаго труда. Въ XI в. варяги продолжали приходить на Русь наемниками, но уже не превращались здёсь въ завоевателей, и насильственный захвать власти, переставь новторяться, казался маловфроятнымъ. Притомъ, русское общество XI в. видѣло въ своихъ князьяхъ установителей государственнаго порядка, носителей законной власти, подъ стнію которой оно жило, и возводило ея начало къ призванію князей. Авторъ и редакторъ Повъсти временныхъ лътъ не могли довольствоваться унълъвшими въ преданіи мало назидательными подробностями

того, что случилось некогда въ Новгороде: какъ мыслящіе бытописатели, они хотъли осмыслить факть его слъдствіями, случай освътить идеей. Фактически государства основываются различнымъ образомъ, но юридическимъ моментомъ ихъ возникновенія считается общественное признаніе властвующей силы властью по праву. Идея такой правомфрной власти и внесена въ легенду о призваніи. Вѣче сѣверныхъ союзныхъ племенъ, какъ-то собравшееся среди родовой усобицы и постановившее искать князя, который бы "владълъ и судилъ по праву", и обращенное къ Руси депутатами въча приглашение итти "княжить и володъть" великой и обильной, но безнарядной землей — что это такое, какъ не стереотипная формула идеи правомърной власти, возникающей изъ договора, — теоріи очень старой, но постоянно обновляющейся по ея доступности мышленію, дізлающему первые опыты усвоенія политическихъ понятій? Сказаніе о призваніи князей, какъ оно изложено въ Повъсти, совсъмъ не народное преданіе, не носить на себъ его обычныхъ признаковъ: это — схематическая притча о происхожденіи государства, приспособленная къ пониманію дътей школьнаго возраста.

Образованів DEA RHAMO-CRAFO.

Изъ соединенія варяжскихъ княжествъ и сохранившихъ ства Кіев- самостоятельность городовыхъ областей вышла третья политическая форма, завязавшаяся на Руси: то было великое княжество Кіевское. Образованіе этого княжества было подготовлено указанными выше экономическими и политическими фактами. На какихъ бы пунктахъ русскаго промышленнаго міра ни появлялись варяжскіе князья, ихъ постоянно тянуло къ городу на южной окраинъ этого міра, замыкавшему цёль торговыхъ русскихъ городовъ по грековаряжской речной линіи Днепра-Волхова, — къ Кіеву. Здесь заморскіе искатели выгоднаго найма и торговаго барыша

могли поживиться всего болже. Кіевъ быль сборнымъ пунктомъ русской торговли; къ нему стягивались торговыя лодки отовсюду, съ Волхова, Западной Двины, верхняго Дивпра и его притоковъ. Отсюда, въ льтописномъ разсказъ о событіяхъ IX и X вв. довольно явственно выступають два факта: тяготеніе варяжских пришельцевь съ Балтійскаго моря къ Кіеву и экономическая зависимость русскихъ городовь оть Кіева. Кто владель Кіевомь, тоть держаль въ своихъ рукахъ ключъ отъ главныхъ вороть русской торговли. Воть почему всъхъ варяжскихъ князей, появлявшихся на съверъ, тянуло къ Кіеву. Изъ-за него они соперничали другь съ другомъ и истребляли одинъ другого. Такъ новгородскій князь Олегь за Кіевь погубиль земляковь своихъ Аскольда и Дира; такъ и другой новгородскій князь Владиміръ за тоть же Кіевъ погубиль своего родного брата Ярополка. Съ другой стороны, всѣ торговые русскіе города стояли въ экономической зависимости отъ Кіева. Въ Кіевъ сходились нити ихъ благосостоянія; онъ могь подорвать ихъ торговлю, переръзавъ главную артерію хозяйственныхъ оборотовъ страны, не пропуская торговыхъ лодокъ внизъ по Днъпру къ азовскимъ и черноморскимъ рынкамъ. Поэтому общимъ интересомъ этихъ городовъ было жить въ дружбъ съ Кіевомъ, чтобы изъ Кіева имъть свободный выходъ на степныя торговыя дороги. Этотъ общій интересь зам'тно сквозить въ разсказ Начальной летописи о первыхъ князьяхъ, утверждавшихся въ Кіеве. Аскольдъ съ Диромъ, отдълившись отъ дружины Рюрика, безпрепятственно спустились Днъпромъ до Кіева и безъ замѣтной борьбы овладѣли имъ вмѣстѣ со всею землею полянъ. Дальнъйшая дъятельность этихъ варяжскихъ викинговъ въ Кіевѣ объясняеть причины ихъ успѣха. Лѣтопись замъчаеть, что послъ Кія, основателя Кіева, полянъ

обижали древляне и другія окольныя племена. Поэтому Аскольдъ и Диръ, какъ только утвердились въ Кіевѣ, вступили въ борьбу съ этими племенами, древлянами, печенѣгами, болгарами, а нотомъ, собравъ варяговъ, предприняли походъ на Царьградъ. Современникъ и очевидецъ этого нападенія, константинопольскій патріархъ Фотій говорить въ одной произнесенной по этому случаю проповъди, что Русь очень ловко смастерила набъгъ, тихонько подкралась къ Константинополю, когда императоръ Михаилъ III съ войскомъ и флотомъ ходилъ на сарацинъ, оставивъ свою столицу беззащитной со стороны моря. Значить, кіевская Русь не только хорошо знала морской путь къ Царьграду, но и умъла добывать своевременныя свъдънія о дълахъ Византіи: сами греки дивились нечаянности и необычайной быстротъ нападенія. Оно вызвано было, по словамъ Фотія, тъмъ, что греческій народъ нарушиль договоръ, предпринято было Русью съ цълью отметить за обиду, нанесенную ея землякамъ, русскимъ купцамъ, повидимому за неуплату долга, следовательно, имело целью силой возстановить торговыя сношенія, насильственно прерванныя греками. Значить еще до 860 года между Русью и Византіей существовали торговыя сношенія, закръпленныя дипломатическимъ актомъ, и узломъ этихъ сношеній быль Кіевъ, откуда вышель смѣлый набѣгь 860 года. Узнаемъ далѣе, что эти сношенія были довольно давнія, вавязались еще въ первой половинъ IX в. Послы отъ народа Руси, о которыхъ говорить Бертинская лѣтопись подъ 839 годомъ, приходили въ Царьградъ для установленія или возстановленія дружбы, т.-е. для заключенія договора. Такой же рядъ явленій повторился и въ исторіи Олега, шедшаго по слъдамъ Аскольда. Онъ такъ же безпрепятственно спустился изъ Новгорода по Дифпру, безъ осо-

беннаго труда захватиль по дорогь Смоленскъ и Любечъ и безъ борьбы завладълъ Кіевомъ, погубивши своихъ земляковъ Аскольда съ Диромъ. Утвердившись въ Кіевѣ, онъ началь рубить вокругь него новые города для защиты Кіевской земли отъ наб'єговъ изъ степи, а потомъ съ соединенными силами разныхъ племенъ предпринялъ новый походъ на Царьградъ, кончившійся также заключеніемъ торговаго договора. Значить, и этоть походъ предпринять быль съ цёлью возстановить торговыя сношенія Руси съ Византіей, опять чімь-либо прерванныя. Обоихъ вождей, повидимому, дружно поддерживали въ этихъ походахъ всъ племена, заинтересованныя во внѣшней торговлѣ, преимущественно обитавшія по рѣчной линіи Днѣпра-Волхова, т.-е. обыватели большихъ торговыхъ городовъ Руси. По крайней мъръ, въ льтописномъ разсказъ о походъ Олега читаемъ, что кромѣ подвластныхъ Олегу племенъ въ дѣлѣ участвовали и племена неподвластныя, добровольно къ нему присоединившіяся, отдаленные дульбы и хорваты, жившіе въ области верхняго Дивстра и обоихъ Буговъ, по свверовосточнымъ склонамъ и предгорьямъ Карпать. страны отъ степныхъ кочевниковъ и далекіе военные походы на Царьградъ для поддержанія торговыхъ сношеній, очевидно, вызывали общее и дружное содъйствіе во всемъ промышленномъ мірѣ по торговымъ линіямъ Днѣпра-Волхова и другихъ ръкъ равнины. Этотъ общій интересъ и соединиль прибрежные торговые города подъ властью князя кіевскаго, руководителя въ этомъ дёлё по положенію, какое создавалось для него двоякимъ значеніемъ Кіева.

Кіевъ служиль главнымь оборонительнымь форпостомь страны противъ степи и центральной вывозной факторіей русской торговли. Потому, попавъ въ варяжскія руки, онъ не могь остаться простымь мѣстнымъ варяжскимъ княже-

Двояков наченіе Кієва.

ствомъ, какими были возникшія въ то же время княжества въ Новгородъ, Изборскъ и на Бълоозеръ или позднъе въ Полоций и Турови. Завязавшіяся торговыя связи съ Византіей и арабскимъ Востокомъ, съ черноморскими, азовскими и каспійскими рынками, направляя народный трудъ на разработку лесныхъ богатствъ страны, стягивали къ Кіеву важнъйшіе хозяйственные ея обороты. Но для обезпеченія этихъ оборотовъ необходимо было имъть безопасныя границы и открытые горговые пути по степнымъ рекамъ, даже производить иногда вооруженное давленіе на самые рынки для пріобретенія выгодныхъ торговыхъ условій. Всего этого можно было достигнуть только соединенными силами всёхъ восточныхъ славянскихъ племенъ, т.-е. насильственнымъ подчиненіемъ тѣхъ изъ нихъ, которыя, живя въ сторонъ отъ главныхъ торговыхъ путей, не имъли побужденій добровольно поддерживать князей кіевскихъ. Вотъ почему извъстія свои и чужія говорять о воинственныхъ дълахъ первыхъ князей кіевскихъ. Изслъдованія академика Васильевскаго о житіяхъ свв. Георгія Амастридскаго и Стефана Сурожскаго достаточно убъдительно доказали, что Русь еще въ первой половинъ ІХ в. дълала набъги на берега Чернаго моря, даже южные. Но до патріарха Фотія она не отваживалась напасть на самый Царьградъ. До Фотія дошли кое-какіе слухи о начавшемся важномъ переворотъ на Руси, шедшемъ именно изъ Кіева, и онъ въ своихъ проповъдяхъ по случаю нападенія Руси на Царьградъ и въ последовавшемъ за темъ окружномъ посланіи объясняеть происхождение этой русской дерзости. Народъ, ни къмъ не знаемый до этого нападенія, ничтожный, по словамъ Фотія, вдругь сталь пресловутымъ, прославленнымъ послѣ этого отважнаго дѣла, а отвага внушена была ему тъмъ, что недавно онъ поработилъ сосъднія племена,

и этоть успёхь сдёлаль его черезчурь гордымь и дерзкимь. Значить, какь только основалось въ Кіевѣ варяжское княжество, отсюда началось сосредоточеніе силь страны и вышло первое общерусское предпріятіе, вызванное общимь интересомь, обезпеченіемь торговыхъ сношеній.

Таковы были условія, при содействін которыхъ возникло великое княжество Кіевское. Оно явилось сперва однимъ изъ мъстныхъ варяжскихъ княжествъ: Аскольдъ съ братомъ усълись въ Кіевъ, какъ простые варяжскіе конинги, охранявшіе вижшиюю безопасность и торговые интересы захваченнаго ими владѣнія. Олегъ шелъ по ихъ слѣдамъ и продолжаль ихъ дъла. Но военно-промышленное положеніе Кіева сообщило встить имъ болте широкое значеніе. Кіевская земля прикрывала собою съ юга всю страну по грековаряжскому пути; ея торговые интересы раздёляла вся страна, ею прикрываемая. Потому, подъ властью кіевскаго князя волей или неволей соединились другія варяжскія княжества и городовыя области Руси, и тогда Кіевское княжество получило значеніе русскаго государства. Это подчинение было вынуждено политической и экономической зависимостью оть Кіева, въ какую эти княжества и области стали съ паденіемъ хозарскаго владычества въ степи. Поэтому, появленіе Рюрика въ Новгород'в, кажется мнв, неудобно считать началомъ русскаго государства: тогда въ Новгородъ возникло мъстное и притомъ кратковременное варяжское княжество. Русское государство основалось дъятельностью Аскольда и потомъ Олега въ Кіевъ: изъ Кіева, а не изъ Новговода пошло политическое объединение русскаго славянства; Кіевское варяжское княжество этихъ витязей стало зерномъ того союза славянскихъ и сосъднихъ съ ними финскихъ племенъ, который можно признать первоначальной формой русскаго государства.

Кіевское княжество перван форна русскаго государства. Военно-промышленное его происхожденіе.

Государство становится возможно, когда среди населенія, разбитаго на безсвязныя части съ разобщенными или даже враждебными стремленіями, является либо вооруженная сила, способная принудительно сплотить эти безсвязныя части, либо общій интересь, достаточно сильный, чтобы добровольно подчинить себъ эти разобщенныя или враждебныя стремленія. Въ образованіи русскаго государства принимали участіе оба указанные фактора, общій интересъ и вооруженная сила. Общій интересъ состояль въ томъ, что всъ торговые города Руси съ появленіемъ наводнившихъ степь печенъговъ почувствовали потребность въ вооруженной силь, способной оградить предълы страны и ея степныя торговыя дороги оть внёшнихъ нападеній. Главнымъ исходнымъ пунктомъ, изъ котораго выходили русскіе торговые караваны къ черноморскимъ и каспійскимъ рынкамъ по степнымъ ръкамъ, былъ Кіевъ. Какъ скоро здъсь явилась вооруженная сила, доказавшая свою способность удовлетворять указаннымъ потребностямъ страны, этой силъ добровольно подчинились всѣ торговые города Руси съ ихъ областями. Этой силой быль варяжскій князь со своей дружиной. Ставъ носителемъ и охранителемъ общаго интереса, подчинившаго ему торговые города страны, этоть князь съ дружиной изъ вооруженной силы превращается въ политическую власть. Но пользуясь новыми средствами, которыя доставляла ему эта власть, князь началь насильственно подчинять себъ и другія племена, не раздълявшія этого общаго интереса, слабо участвовавшія въ торговыхъ оборотахъ страны. Завоеваніемъ этихъ племенъ, удаленныхъ отъ центральной рѣчной дороги, завершено было политическое объединение восточныхъ славянъ. Такъ, повторяю, въ образованіи русскаго государства участвовали и общій интересь и вооруженная завоевательная сила, потому что

общій интересь соединился съ завоевательной силой: нужды и опасности русской торговли вызвали къ дъйствію на ея защиту вооруженную дружину съ княземъ во главъ, а эта дружина, опираясь на одни племена, завоевала другія. Прочтите внимательно разсказъ Начальной лѣтописи о кіевскихъ князьяхъ IX и X вв., и предъ вами раскроется это двойственное военно-промышленное происхождение Кіевскаго княжества, древнъйшей формы русскаго государства. Первыя племена, примкнувшія къ Кіевскому княжеству и усердно поддерживавшія его князей въ заморскихъ походахъ, были именно племена, жившія по главной речной дороге Днепра-Волхова и тяготъвшія къ большимъ торговымъ городамъ. Эти племена легко подчинялись власти кіевскаго князя. Славяне новгородскіе, призвавшіе князей, пытавшіеся бунтовать противъ Рюрика и потомъ покинутые Олегомъ и Игоремъ для Кіева, повиновались имъ безропотно. Чтобы подчинить другія племена, иногда достаточно было одного похода, даже безъ борьбы: такъ были покорены кривичи смоленскіе и съверяне. Напротивъ, племена, обитавшія въ сторонѣ оть этой рѣчной дороги, среди которыхъ не было большихъ торговыхъ городовъ, т.-е. значительнаго вооруженнаго купечества, долго противились власти новыхъ правителей и покорились имъ только послѣ упорной, не разъ возобновлявшейся борьбы. Такъ послъ многихъ трудныхъ походовъ были покорены древляне и радимичи; съ такими же усиліями были покорены и вятичи въ концъ Х в., спустя стольтіе посль основанія Кіевскаго княжества. Таковъ быль окончательный фактъ, завершившій собою рядъ сложныхъ процессовъ юридическихъ, экономическихъ и политическихъ, начавшихся разселеніемъ восточныхъ славянъ по русской равнинъ. Перечислю еще разъ. эти, процессы.

Обзоръ изу-

Мы застаемъ восточныхъ славянъ въ VII и VIII вв. на походь, въ состояни все усиливавшагося общественнаго разложенія. Образовавшійся между ними на Карпатахъ военный союзъ распался на составлявшія его племена, племена разложились на роды, даже роды начали дробиться на мелкіе дворы или семейныя хозяйства, какими эти славяне стали жить на днепровскомъ новосельи. Но здесь подъ действіемъ новыхъ условій завязался среди нихъ обратный процессъ постепенно взаимнаго сцёпленія; только связующимъ элементомъ въ новыхъ общественныхъ построеніяхъ служило уже не чувство кровнаго родства, а экономическій интересъ, вызванный къ дъйствію свойствами страны и внъшними обстоятельствами. Южныя реки равнины и наложенное со стороны иго втянуло восточныхъ славянъ въ оживленную внѣшнюю торговлю. Эта торговля стянула разбросанные одинокіе дворы въ сельскія торговыя средоточія, погосты, потомъ, въ большіе торговые города съ ихъ областями. Новыя внѣшнія опасности съ начала IX в. вызвали новый рядъ переворотовъ. Торговые города вооружились; тогда они изъ главныхъ складочныхъ пунктовъ торговли превратились въ политическіе центры, а ихъ торговые округа стали ихъ государственными территоріями, городовыми областями; нікоторыя изъ этихъ областей сдёлались варяжскими княжествами, а изъ соединенія тіхъ и другихъ образовалось великое княжество Кіевское, древнъйшая форма русскаго государства. Такова связь экономическихъ и политическихъ фактовъ въ нашей начальной исторіи: экономическіе интересы послідовательно превращались въ общественныя связи, изъ которыхъ выростали политические союзы.

Теперь, изучивъ рядъ древнѣйшихъ явленій нашей исторіи, припомнимъ тотъ исходный вопросъ, отъ котораго мы отправились въ этомъ изученіи. Обращаясь къ первому пе-

ріоду нашей исторія, я изложиль два взгляда на ел начало. Одни начинають ее довольно поздно, не ранве половины IX в., съ прихода варяговъ, заставшихъ восточныхъ славянъ въ дикомъ состояніи, безъ всякихъ зачатковъ гражданственности; другіе отодвигають начало нашей исторіи въ туманную даль дохристіанской древности. Припомнивъ изученные нами факты и извлеченные изъ нихъ выводы, мы можемъ установить свое отношеніе къ тому и другому взгляду. Наша исторія не такъ стара, какъ думають одни, началась гораздо позднве начала христіанской эры; но она и не такъ запоздала, какъ думають другіе: около половины IX в. она не начиналась, а уже имѣла за собою нѣкоторое прошедшее, только не многовѣковое, считавшее въ себѣ два съ чѣмъ-нибудь столѣтія.

## Лекція Х.

Дъятельность первыхъ кіевскихъ князей. — Объединеніе восточныхъ славянскихъ племенъ подъ властью кіевскаго князя. — Устройство управленія. — Налоги; повозы и полюдья. — Связь управленія съ торговымъ оборотомъ. — Внѣшняя дѣятельность кіевскихъ князей. — Договоры и торговыя сношенія Руси съ Византіей. — Значеніе этихъ договоровъ и сношеній въ исторіи русскаго права. — Внѣшнія затрудненія и опасности русской торговли. — Оборона степныхъ границъ. — Русская земля въ половинѣ XI в. — Населеніе и предѣлы. — Значеніе великаго князя кіевскаго. — Княжеская дружина; ся политическая и экономическая близкость къ купечеству большихъ городовъ. — Варяжскій элементъ въ составѣ этого купечества. — Рабовладѣніе, какъ первоначальная основа сословнаго дѣленія. — Варяжскій элементъ въ составѣ дружины. — Разновременныя значенія слова Русь. — Превращеніе племенъ въ сословія.

Мы старались разсмотрѣть факть, скрытый въ разсказѣ Начальной лѣтописи о первыхъ кіевскихъ князьяхъ, который можно было бы признать началомъ русскаго государства. Мы нашли, что сущность этого факта такова: приблизительно къ половинѣ ІХ в. внѣшнія и внутреннія отношенія въ торгово-промышленномъ мірѣ русскихъ городовъ сложились въ такую комбинацію, въ силу которой охрана границъ страны и ея внѣшней торговли стала ихъ общимъ интересомъ, подчинившимъ ихъ князю кіевскому и сдѣлавшимъ Кіевское варяжское княжество зерномъ рус-

скаго государства. Этотъ фактъ надобно относить ко второй половинъ IX в.: точнъе я не ръшаюсь обозначить его время.

Общій интересъ, создавшій великое княжество Кіевское, направленіе охрана границъ и внѣшней торговли, направлялъ и его кихъ князей. дальнъйшее развитіе, руководиль какъ внутренней, такъ и вившней двятельностію первыхь кіевскихь князей. Читая начальный льтописный сводь, встрьчаемь рядь полуисторическихъ и полусказочныхъ преданій, въ которыхъ историческая правда сквозить чрезъ прозрачную ткань поэтической саги. Эти преданія пов'єствують о князьяхь кіевскихъ IX и X вв. Олегь, Игорь, Святославь, Ярополкь, Владиміръ. Вслушиваясь въ эти смутныя преданія, безъ особенныхъ критическихъ усилій можно уловить основныя побужденія, которыя направляли деятельность этихъ князей.

Кіевъ не могь остаться стольнымъ городомъ одного изъ покореніе мъстныхъ варяжскихъ княжествъ: онъ имълъ общерусское славанства. значеніе, какъ узловой пунктъ торгово-промышленнаго движепія, и потому сталь центромь политическаго объединенія всей земли. Дъятельность Аскольда, повидимому, ограничивалась огражденіемъ внѣшней безопасности Кіевской области: изъ лѣтописи не видно, чтобы онъ покорилъ какое-либо изъ окольныхъ племенъ, отъ которыхъ оборонялъ своихъ полянъ, хотя слова Фотія о Росѣ, возгордившемся порабощеніемъ окрестныхъ племенъ, какъ будто намекають на это. Первымъ дъломъ Олега въ Кіевъ лътопись выставляеть расширеніе владъній, собираніе восточнаго славянства подъ своею властью. Летопись ведеть это дело съ подозрительной послъдовательностью, присоединяя къ Кіеву по одному племени ежегодно. Олегъ занялъ Кіевъ въ 882 году; въ 883 году были покорены древляне, въ 884 сфверяне, въ 885 радимичи; послѣ того длинный рядъ лѣтъ оставленъ пустымъ. Очевидно, это порядокъ лътописныхъ воспоминаній или со-

ображеній, а не самыхъ событій. Къ началу XI в. всѣ племена восточныхъ славянъ были приведены подъ руку кіевскаго князя; вмѣстѣ съ тѣмъ племенныя названія по являются все ръже, замъняясь областными по именамъ главныхъ городовъ. Расширяя свои владенія, князья кіевскіе устанавливали въ подвластныхъ странахъ государственный порядокъ, прежде всего, разумъется, администрацію налоговъ. Старыя городовыя области послужили готовымъ основаніемъ административнаго дізленія земли. Въ подчиненобластяхъ ныхъ городовыхъ городамъ Чернигову, ПО Смоленску и др. князья сажали своихъ намъстниковъ, посадниковъ, которыми были либо ихъ наемные дружинники, либо собственные сыновья и родственники. Эти намъстники имѣли свои дружины, особые вооруженные отряды, дъйствовали довольно независимо, стояли лишь въ слабой связи съ государственнымъ центромъ, съ Кіевомъ, были такіе же конинги, какъ и князь кіевскій, который считался только старшимъ между ними и въ этомъ смыслѣ назывался "великимъ княземъ русскимъ" въ отличіе отъ князей мѣстныхъ, намъстниковъ. Для увеличенія важности кіевскаго князя и эти намъстники его въ дипломатическихъ документахъ величались "великими князьями". Такъ по предварительному договору съ греками 907 г. Олегъ потребовалъ "укладовъ" на русскіе города Кіевъ, Черниговъ, Переяславль, Полоцкъ, Ростовъ, Любечъ и другіе города, "по тъмъ бо городомъ съдяху велиціи князи, подъ Олгомъ суще". Это были еще варяжскія княжества, только союзныя съ кіевскимъ: князъ сохранялъ тогда прежнее военно-дружинное значеніе, не успъвъ еще получить значенія династическаго. Генеалогическое пререканіе, какое затізять подъ Кіевомъ Олегъ, упрекая Аскольда и Дира за то, что они княжили въ Кіевъ, не будучи князьями, "ни рода княжа", — притязаніе

Олега, предупреждавшее ходъ событій, а еще въроятнъе такое же домышленіе самого составителя літописнаго свода. Некоторые изъ наместниковъ, покоривъ то или другое племя, получали его отъ кіевскаго князя въ управленіе съ правомъ собирать съ него дань въ свою пользу, подобно тому какъ на западъ въ ІХ в. датскіе викинги, захвативъ ту или другую приморскую область имперіи Карла Вели-- каго, получали ее отъ франкскихъ королей въ ленъ, т.-е. въ кормленіе. Игоревъ воевода Свінельдъ, побідивъ славянское племя улучей, обитавшее по нижнему Днѣпру, получалъ въ свою пользу дань не только съ этого племени, но н съ древлянъ, такъ что его дружина, отроки, жила богаче пружины самого Игоря.

Главной целью княжеской администраціи быль сборь налоги. налоговъ. Олегъ, какъ только утвердился въ Кіевъ, занялся установленіемъ даней съ подвластныхъ племенъ. Ольга объъзжала подвластныя земли и также вводила "уставы и оброки, дани и погосты", т-е. учреждала сельскіе судебно-административные округа и устанавливала податные оклады. Дань обыкновенно платили натурою, преимущественно мѣхами, "скорою". Впрочемъ, изъ лѣтописи узнаемъ, что неторговые радимичи и вятичи въ ІХ и Х вв. платили дань хозарамъ, а потомъ кіевскимъ князьямъ "по шлягу оть рала", съ плуга или сохи. Подъ шлягами (skilling) надобно разумъть, въроятно, всякія иноземныя металлическія деньги, обращавшіяся тогда на Руси, преимущественно серебряные арабскіе диргемы, которые путемъ торговли въ изобиліи приливали тогда на Русь. Дань получалась двумя способами: либо подвластныя племена привозили ее въ Кіевъ, дибо князья сами ѣздили за нею по племенамъ. Первый способъ сбора дани назывался повозомъ, второй полюдьемъ. Полюдье — это административно-финансовая побздка князя по подвластнымъ

намъ. Императоръ Константинъ Багрянородный въ своемъ сочиненіи О народах, писанномъ въ половинъ Х в., рисуеть изобразительную картину полюдья современнаго ему русскаго князя. Какъ только наступалъ месяцъ ноябрь, русскіе князья "со всею Русью" ( $\mu \varepsilon \tau \dot{\alpha} \pi \acute{\alpha} \nu \tau \varpi \nu \ P \tilde{\omega} \varepsilon$ ), т.-е. съ дружиной, выходили изъ Кіева  $\epsilon l \varsigma \tau \dot{\alpha} \pi o \lambda i \delta \iota \alpha$ , въ городки, т.-е. на полюдье, о которомъ ему говорили его славяно-русскіе разсказчики и которое онъ по созвучію пріурочиль къ этому греческому слову. Князья отправлялись въ славянскія земли древлянъ, дреговичей, кривичей, съверянъ и прочихъ славянъ, платившихъ дань Руси, и кормились тамъ въ теченіе всей зимы, а въ апрёлё мёсяцё, когда проходиль ледъ на Дибпръ, спускались опять къ Кіеву. Между тъмъ какъ князья съ Русью блуждали по подвластнымъ землямъ, славяне, платившіе дань Руси, въ продолженіе зимы рубили деревья, дълали изъ нихъ лодки-однодеревки и весной, когда вскрывались ръки, Днъпромъ и его притоками сплавляли къ Кіеву, вытаскивали на берегъ и продавали Руси, когда она по полой водъ возвращалась съ полюдья. Оснастивъ и нагрузивъ купленныя лодки, Русь въ іюнъ спускала ихъ по Днъпру къ Витичеву, гдѣ поджидала нѣсколько дней, пока по тому же Днѣпру собирались купеческія лодки изъ Новгорода, Смоленска, Любеча, Чернигова, Вышгорода. Потомъ всѣ направлялись внизъ по Дибпру къ морю въ Константинополь. Читая этотъ разсказъ императора, легко понять, какими товарами грузила Русь свои торговые караваны лодокъ, сплавлявшихся лѣтомъ къ Царьграду: это была дань натурой, собранная княземъ и его дружиной во время зимняго объезда, произведенія лѣсныхъ промысловъ, мѣха, медъ, воскъ. Къ этимъ товарамъ присоединялась челядь, добыча завоевательной дружины. Почти весь Х в. продолжалось покореніе славянскихъ и сосъднихъ финскихъ племенъ изъ Кіева, сопровождавшееся

обращениемъ массы побъжденныхъ въ рабство. Арабъ Ибнъ-Даста, писавшій въ первой половинѣ этого вѣка, говорить о Руси, что она производить набъги на славянъ, подъъзжаетъ къ нимъ на корабляхъ, высаживается, забираетъ обывателей въ плънъ и продаетъ другимъ народамъ. У византійца Льва Діакона встрѣчаемъ очень рѣдкое извѣстіе, что императоръ Цимисхій по договору со Святославомъ дозволиль Руси привозить въ Грецію хлібъ на продажу. Главными торговцами были кіевское правительство, князь и его "мужи", бояре. Къ торговому каравану княжескому и боярскому примыкали лодки и простыхъ купцовъ, чтобы подъ прикрытіемъ княжескаго конвоя дойти до Царьграда. Въ договоръ Игоря съ греками читаемъ, между прочимъ, что великій князь русскій и его бояре ежегодно могуть посылать къ великимъ царямъ греческимъ столько кораблей, сколько захотять, съ послами и съ гостями, т.-е. со своими собственными приказчиками и съ вольными русскими купцами. Этотъ разсказъ византійскаго императора наглядно указываеть намъ на тѣсную связь между ежегоднымъ оборотомъ политической и экономической жизни Руси. Дань, которую собираль кіевскій князь, какъ правитель, составляла въ то же время и матеріаль его торговыхь оборотовь: ставь государемь, какъ конингъ, онъ, какъ варягъ, не переставалъ еще быть вооруженнымъ купцомъ. Данью онъ дѣлился со своею дружиной, которая служила ему орудіемъ управленія, составляла правительственный классь. Этоть классь дёйствоваль, какь главный рычагь, въ томъ и въ другомъ оборотъ, и политическомъ, и экономическомъ: зимою онъ правиль, ходиль по людямъ, побирался, а лётомъ торговаль тёмъ, что собираль въ продолженіе зимы. Въ томъ же разсказъ Константина живо обрисовывается и централизующее значение Кіева, какъ средоточія политической и хозяйственной жизни Русской

земли. Русь, правительственный классъ съ княземъ во главъ, заморскими торговыми оборотами поддерживала славянскомъ населеніи всего днѣпровскаго бассейна судовой промысель, находившій себѣ сбыть на весенней ярмаркъ однодеревокъ подъ Кіевомъ, и каждую весну стягивала сюда же изъ разныхъ угловъ страны по грековаряжскому пути купеческія лодки съ товарами лісныхъ звърогоновъ и бортниковъ. Такимъ сложнымъ экономическимъ круговоротомъ серебряный арабскій диргемъ или золотая застежка византійской работы попадали изъ Багдада или Царьграда на берега Оки или Вазузы, гдѣ ихъ и находять археологи.

Связь упра- Такъ устроялась *внуперення* порговлей. Кіевскомъ княжествѣ IX и X вв. Легко замѣтить основной торговлей. Кіевскомъ княжествѣ IX и X вв. Легко замѣтить основной торговлей. экономическій интересъ, руководившій этой жизнью, сближавшій и объединявшій отдаленныя и разрозненныя части земли: дань, шедшая кіевскому князю съ дружиной, питала внъшнюю торговлю Руси. Этотъ же экономическій интересъ. направляль и внишнюю деятельность первыхъ кіевскихъ князей. Двятельность эта была направлена къ двумъ главнымъ цѣлямъ: 1) къ пріобрѣтенію заморскихъ рынковъ, 2) къ расчисткъ и охранъ торговыхъ путей, которые вели къ этимъ рынкамъ. Самымъ виднымъ явленіемъ во внѣщней исторіи Руси до половины XI в. по Начальной літописи были военные походы кіевскихъ князей на Царьградъ. До смерти Ярослава ихъ можно насчитать щесть, если не считать похода Владиміра на византійскую колонію Херсонесъ Таврическій въ 988 году: Аскольдовъ, который пріурочивали къ 865 году, а теперь относять къ 860 году, Олеговъ 907 г., два Игоревыхъ 941 и 944 г., второй болгарскій походъ Святослава 971 г., превратившійся въ войну съ греками, и, наконецъ, походъ Ярославова сына Владиміра 1043 года.

Достаточно знать причину перваго и последняго изъ этихъ походовъ, чтобы понять главное побуждение, которое ихъ вызывало. При Аскольдъ Русь напала на Царьградъ, раздраженная, по словамъ патр. Фотія, умерщвленіемъ земляковъ, очевидно, русскихъ купцовъ, послъ того какъ византійское правительство отказало въ удовлетиореніи за эту обиду, расторгнувъ темъ свой договоръ съ Русью. Въ 1043 году Ярославъ послаль на грековъ своего сына съ флотомъ, потому что въ Константинополъ избили русскихъ купцовъ и одного изъ нихъ убили. Итакъ, византійскіе походы вызывались, большею частью, стремленіемъ Руси поддержать или возстановить порывавшіяся торговыя сношенія съ Византіей. Вотъ почему они оканчивались обыкновенно торговыми трактатами. Такой торговый характерь имбють всв дошедше до насъ договоры Руси съ греками Х в. Изъ , нихъ дошли до насъ два договора Олега, одинъ Игоревъ и одинъ краткій договоръ или только начало договора Святославова. Договоры составлялись на греческомъ языкъ и съ надлежащими измѣненіями формы переводились на языкъ понятный Руси. Читая эти договоры, легко замѣтить, какой интересъ связываль въ Х в. Русь съ Византіей. Всего подробиве и точиве опредвлень въ нихъ порядокъ ежегодныхъ торговыхъ сношеній Руси съ Византіей, а также порядокъ частныхъ отношеній русскихъ въ Константинополів къ грекамъ: съ этой стороны договоры отличаются замъчательной выработкой юридическихъ нормъ, особенно международнаго права.

Ежегодно лѣтомъ русскіе торговцы являлись въ Царь-договоры и градъ на торговый сезонъ, продолжавшійся 6 мѣсяцевъ; по Византіей. договору Игоря никто изъ нихъ не имѣлъ права оставаться тамъ на зиму. Русскіе купцы, останавливались въ предмѣстьи Константинополя у св. Мамы, гдѣ находился нѣкогда мона-

стырь св. Маманта. Со времени того же договора императорскіе чиновники отбирали у прибывшихъ купцовъ княжескую грамоту съ обозначеніемъ числа посланныхъ изъ Кіева кораблей и переписывали имена прибывшихъ княжескихъ пословъ и простыхъ купцовъ, гостей, "да увѣмы и мы, прибавляють греки оть себя въ договорф, оже съ миромъ приходять": это была предосторожность, чтобы подъ видомъ агентовъ кіевскаго князя не прокрадись въ Царьградъ русскіе пираты. Русскіе послы и гости во все время своего пребыванія въ Константинополѣ пользовались отъ мѣстнаго правительства даровымъ кормомъ и даровой баней — знакъ, что на эти торговыя поъздки Руси въ Константинополъ смотръли не какъ на частныя промышленныя предпріятія, а какъ на торговыя посольства союзнаго кіевскаго двора. По свидътельству Льва Діакона, такое значеніе русскихъ торговыхъ экспедицій въ Византію было прямо оговорено въ трактатъ Цимискія со Святославомъ, гдъ императоръ обязался принимать приходящихъ въ Царьградъ для торговли руссовъ въ качествъ союзниковъ, "какъ искони повелось" (καθάπερ ἀνέκαθεν ἔθιμον ἦτ). Η απόση замѣтить при этомъ, что Русь была платной союзницей Византіи, обязывалась договорами за условленную "дань" оказывать грекамъ нѣкоторыя оборонительныя услуги на границахъ имперіи. Такъ договоръ Игоря обязываль русскаго князя не пускать Черныхъ болгаръ въ Крымъ "пакостить" въ странѣ Корсунской. Торговые послы Руси получали въ Царьградъ свои посольскіе оклады, а простые купцы мпсячину, місячный кормъ, который имъ раздавался въ известномъ порядке по старшинству русскихъ городовъ, сначала кіевскимъ, потомъ черниговскимъ, переяславскимъ и изъ прочихъ городовъ. Греки побацвались Руси, даже приходившей съ законнымъ видомъ: купцы входили въ городъ со своими товарами

непремѣнно безъ оружія, партіями не больше 50 человѣкъ, одними воротами, съ императорскимъ приставомъ, который наблюдалъ за правильностью торговыхъ сдѣлокъ покупателей съ продавцами; въ договорѣ Игоря прибавлено: "входяще же Русь въ градъ, да не творятъ пакости". По договору Олега русскіе купцы не платили никакой пошлины. Торговля была преимущественно мѣновая: этимъ можно объяснить сравнительно малое количество византійской монеты, находимойвъ старинныхъ русскихъ кладахъ и курганахъ. Мѣха, медъ, воскъ и челядь Русь мѣняла на паволоки (шелковыя ткани), золото, вина, овощи. По истеченіи торговаго срока, уходя домой, Русь получала изъ греческой казны на дорогу продовольствіе и судовыя снасти, якори, канаты, паруса, все, что ей надобилось.

Такой порядокъ торговыхъ сношеній Руси съ Византіей ихъ вначеустановленъ былъ договорами Олега и Игоря. Разностороннее рін права. культурное значеніе ихъ для Руси понятно само собою: достаточно припомнить, что они были главнымъ средствомъ, подготовившимъ принятіе христіанства Русью и именно изъ Византіи. Но надобно теперь же отмѣтить въ нихъ одну сторону, которая могла возымьть свое дъйствіе еще до принятія христіанства, — сторону юридическую. Правовыя отношенія между русскими и греками въ Константинопол'є опредълялись, уголовныя и гражданскія правонарушенія, между ними случавшіяся, разбирались "по закону греческому и по уставу и по закону русскому". Такъ возникали смѣшанныя нормы, комбинированныя изъ двухъ правъ, которыя излагались въ договорахъ. Въ нихъ иногда трудно различить составные элементы, римско-византійскій и русскій, притомъ русскій двойственный, варяжскій и славянскій. Договоры сами по себъ, какъ дипломатические документы, лежавшие въ киевскомъ княжескомъ архивъ, не могли оказать прямого дъйствія на

русское право. Они имѣютъ важное научное значеніе, какъ древивише письменные памятники, въ которыхъ проступаютъ черты этого права, хотя изучая ихъ, не всегда можно рѣшигь, имъемъ ли мы передъ собою чистую русскую норму, или разбавленную византійской прим'єсью. Но отношенія, въ которыя становилась Русь, имъвшая дъла съ Константинополемъ, не могли остаться безъ вліянія на юридическія ея понятія и сами по себъ, какъ непохожія на то, что было на Днъпръ или Волховъ. Въ юридическое мышленіе этихъ людей иное грекоримское понятіе могло запасть такъ же невзначай, какъ въ н вкоторыя статьи Олегова договора съ греками проскользнула терминологія греко-римскаго права. Въ Константинопол'в на императорской службъ состояло не мало Руси и крещеной, и поганой. По одной стать в Олегова договора, если кто изъ такихъ русскихъ умретъ, не урядивъ своего имфнія, не оставивъ завъщанія, а "своихъ не имать", его имъніе передается "къ малымъ ближикамъ въ Русь". Ceou — это римское sui, нисходящіе, а малые ближики или просто ближики, какъ читаемъ въ нѣкоторыхъ древнерусскихъ памятникахъргохіті, об πλησίον, боковые. Русь, торговавшая съ Византіей, была у себя дома господствующимъ классомъ, который обособлялся отъ туземнаго славянства сначала иноплеменнымъ происхожденіемъ, а потомъ, ославянившись, сословными привилегіями. Древнъйшіе русскіе письменные памятники воспроизводять преимущественно право этой привилегированной Руси и только отчасти, по соприкосновенію, туземный, народный правовой обычай, котораго нельзя смѣшивать съ этимъ правомъ. Мы прицомнимъ это замъчаніе, когда будемъ изучать Русскую Правду.

Охрана тор- Другою заботой кіевскихъ князей была поддержка и торыных путей, которые вели къ заморскимъ рынкамъ. Съ появленіемъ печенъговъ въ южно-русскихъ степяхъ это стало очень труднымъ дѣломъ. Тотъ же императоръ Константинъ, описывая торговыя плаванія Руси въ Царьградъ, ярко рисуеть затрудненія и опасности, какія приходилось ей одольвать на своемъ пути. Собранный пониже Кіева подъ Витичевомъ караванъ княжескихъ, боярскихъ и купеческихъ лодокъ въ іюнъ отправлялся въ путь. Дивпровскіе пороги представляли ему первое и самое тяжелое препятствіе. Вы знаете, что между Екатеринославомъ и Александровскомъ, тамъ, гдѣ Днѣпръ дѣлаетъ большой и крутой изгибъ къ востоку, онъ на протяжении 70 верстъ пересъкается отрогами Авратынскихъ возвышенностей, которые и заставляють его дёлать этоть изгибъ. Отроги эти принимають здесь различныя формы; по берегамъ Днепра разсѣяны огромныя скалы въ видѣ отдѣльныхъ горъ; самые берега поднимаются отвёсными утесами высотой до 35 саж. надъ уровнемъ воды и сжимаютъ широкую рѣку; русло вя загромождается скалистыми островами и перегораживается широкими грядами камней, выступающихъ изъ воды заостренными или закругленными верхушками. Если такая гряда сплошь загораживаеть ръку отъ берега до берега, это --порога; гряды, оставляющія проходъ судамъ, называются заборами. Ширина пороговъ по теченію до 150 саженей; одинъ тянется даже на 350 саж. Скорость теченія рѣки внъ пороговъ не болъе 25 саж. въ минуту, въ порогахъ до 150 саж. Вода, ударяясь о камни и скалы, несется съ шумомъ и широкимъ волненіемъ. Значительныхъ пороговъ теперь считають до 10, во времена Константина Багрянороднаго считалось до 7. Небольшіе разміры русских однодеревокъ облегчали имъ прохождение пороговъ. Мимо однихъ Русь, высадивъ челядь на берегъ, шестами проталкивала свои лодки, выбирая въ рѣкѣ вблизи берега мѣста, гдѣ было поменьше камней. Передъ другими, болже опасными,

она высаживала на берегь и выдвигала въ степь вооруженный отрядъ для охраны каравана отъ поджидавшихъ его печенъговъ, вытаскивала изъ ръки лодки съ товарами и тащила ихъ волокомъ или несла на плечахъ и гнала скованную челядь. Выбравшись благополучно изъ пороговъ и принесши благодарственныя жертвы своимъ богамъ, она спускалась въ дибпровскій лиманъ, отдыхала ибсколько дней на островъ св. Елевеерія (нынъ Березань), исправляла судовыя снасти, готовясь къ морскому плаванію, и держась берега, направлялась къ устьямь Дуная, все время преслъдуемая печенъгами. Когда волны прибивали лодки къ берегу, руссы высаживались, чтобы защитить товарищей отъ подстерегавщихъ ихъ преслъдователей. Дальнъйщій путь отъ устьевъ Дуная быль безопасенъ. Читая подробное описаніе этихъ царьградскихъ поёздокъ Руси у императора, живо чувствуешь, какъ нужна была русской торговлѣ вооруженная охрана при движеніи русскихъ купцовъ къ ихъ заморскимъ рынкамъ. Недаромъ Константинъ заканчиваетъ свой разсказъ замѣчаніемъ, что это — мучительное плаваніе, исполненное невзгодъ и опасностей.

Оборона степныхъ границъ. Но засаривая степныя дороги русской торговли, кочевники безпокоили и степныя границы Русской земли. Отсюда третья забота кіевскихъ князей — ограждать и оборонять предѣлы Руси отъ степныхъ варваровъ. Съ теченіемъ времени это дѣло становится даже господствующимъ въ дѣятельности кіевскихъ князей вслѣдствіе все усиливавшагося напора степныхъ кочевниковъ. Олегъ, по разсказу Повѣсти временныхъ лѣтъ, какъ только утвердился въ Кіевѣ, началъ города ставить вокругъ него. Владиміръ, ставъ христіаниномъ, сказалъ: "худо, что мало городовъ около Кіева", и началъ строить города по Деснѣ, Трубежу, Стугнѣ, Сулѣ и другимъ рѣкамъ. Эти укрѣпленные пункты заселялись

боевыми людьми, "мужами лучшими", по выраженію лѣтописи, которые вербовались изъ разныхъ племенъ, славянскихъ и финскихъ, населявшихъ русскую равнину. Съ теченіемъ времени эти укрѣпленныя мѣста соединялись между собою земляными валами и лесными засеками. Такъ по южнымъ и юго-восточнымъ границамъ тогдашней Руси, на правой и лівой сторонів Днівпра, выведены были въ X и XI вв. ряды земляныхъ оконовъ и сторожевыхъ "заставъ", городковъ, чтобы сдерживать нападенія кочевниковъ. Все княженіе Владиміра Св. прошло въ упорной борьбъ съ печенъгами, которые раскинулись по объимъ сторонамъ нижняго Дивпра восемью ордами, двлившимися каждая на пять колѣнъ. Около половины Х в. по свидѣтельству Константина Багрянороднаго, печенъти кочевали на разстояніи одного дня пути отъ Руси, т. е. отъ Кіевской области. Если Владиміръ строилъ города по р. Стугнѣ (правый притокъ Днъпра), значить, укръпленная южная степная граница Кіевской земли шла по этой рѣкѣ, на разстояніи не болѣе одного дня пути отъ Кіева. Въ началѣ XI в. встрѣчаемъ указаніе на усп'яхъ борьбы Руси со степью. Въ 1006—7 г. чрезъ Кіевъ проъзжаль ньмецкій миссіонеръ Бруно, направляясь къ печенъгамъ для проповъди Евангелія. Онъ остановился погостить у князя Владиміра, котораго въ письмъ къ императору Генриху II называетъ сеньоромъ Руссовъ (senior Ruzorum). Князь Владиміръ уговаривалъ миссіонера не тіздить къ печентівамъ, говоря, что у нихъ онъ не найдеть душъ для спасенія, а скоръе самъ погибнеть позорною смертью. Князь не могь уговорить Бруно и вызвался проводить его со своей дружиной (cum exercitu) до границъ своей земли, "которыя онъ со всёхъ сторонъ оградиль крыпкимь частоколомь на весьма большомь протяженіи по причинъ скитающихся около нихъ непріятелей".

Въ одномъ мѣстѣ князь Владиміръ провель нѣмцевъ воротами чрезъ эту линію укрѣпленій и остановившись на сторожевомъ степномъ холмъ, послалъ сказать имъ: "вотъ я довель вась до мъста, гдъ кончается моя земля и начинается непріятельская". Весь этоть путь оть Кіева до укрѣпленной границы пройденъ быль въ два дня. Мы замътили выше, что въ половинъ Х в. линія укръпленій по южной границѣ шла на разстояніи одного дня пути отъ Кіева. Значить, въ продолженіе полувѣковой упорной борьбы при Владимірѣ Русь успѣла пробиться въ степь на одинъ день пути, т.-е. передвинуть укрѣпленную границу на линію р. Роси, гдѣ преемникъ Владиміра Ярославъ "поча ставити городы", населяя ихъ пленными ляхами.

Такъ первые кіевскіе князья продолжали начавшуюся еще до нихъ дъятельность вооруженныхъ торговыхъ городовъ Руси, поддерживая сношенія съ приморскими рынками, охраняя торговые пути и границы Руси отъ степныхъ ея сосъдей.

Населеніе п

Описавши дъятельность первыхъ кіевскихъ князей, све-Русской зе- демъ ея результаты, бросимъ бъглый взглядъ на состояніе Руси около половины XI в. Своимъ мечомъ нервые кіевскіе князья очертили довольно широкій кругь земель, политическимъ центромъ которыхъ былъ Кіевъ. Населеніе этой территоріи было довольно пестрое; въ составъ его постепенно вошли не только всѣ восточныя славянскія племена, но и ніжоторыя изъ финскихъ: чудь прибалтійская, весь бълозерская, меря ростовская и мурома по нижней Окъ. Среди этихъ инородческихъ племенъ рано появились русскіе города. Такъ среди прибалтійской чуди при Ярославъ возникъ Юрьевъ (Дерить), названный такъ по христіанскому имени Ярослава; еще раньше являются правительственныя русскія средоточія среди финскихъ племенъ на востокъ,

среди муромы, мери и веси, Муромъ, Ростовъ и Бълозерскъ. Ярославъ построилъ еще на берегу Волги городъ, названный по его княжескому имени Ярославлемъ. Русская территорія такимъ образомъ простиралась отъ Ладожскаго озера до устьевъ ръки Роси, праваго притока Дивпра, и Ворсклы или Псла, лѣвыхъ притоковъ; съ востока на западъ она шла отъ устья Клязьмы, на которой при Владимір в Мономах возникъ г. Владимір в (Зал всекій), до области верховьевъ Западнаго Буга, гдѣ еще раньше, при Владимірѣ Св. возникъ другой г. Владиміръ (Волынскій). Страна древнихъ хорватовъ Галиція была въ X и XI вв. спорнымъ краемъ, переходившимъ между Польшей и Русью изъ рукъ въ руки. Нижнее теченіе рѣки Оки, которая была восточной границею Руси, и низовья южныхъ ръкъ Диъпра, Восточнаго Буга и Дивстра находились, повидимому, вив власти кіевскаго князя. Въ сторонъ Русь удерживала еще за собой старую колонію Тмуторокань, связь съ которой поддерживалась водными путями по левымъ притокамъ Дивира и ръкамъ Азовскаго моря.

Разноплеменное населеніе, занимавшее всю эту террито- Характерь рію, вошло въ составъ великаго княжества Кіевскаго или Русскаго государства. Но это Русское государство еще не было государствомъ русскаго народа, потому что еще не существовало самаго этого народа: къ половинъ XI в. были готовы только этнографическіе элементы, изъ которыхъ потомъ долгимъ и труднымъ процессомъ выработается русская народность. Всъ эти разноплеменные элементы пока были соединены чисто механически; связъ нравственная, христіанство распространялось медленно и не успъло еще захватить даже всъхъ славянскихъ племенъ Русской земли: такъ вятичи не были христіанами еще въ началъ XII в. Главной механической связью частей населенія Русской

земли была княжеская администрація съ ея посадниками, данями и пошлинами. Во главъ этой администраціи стоялъ великій князь кіевскій. Намь уже извѣстень характерь его власти, какъ и ен происхождение: онъ вышелъ изъ среды тъхъ варяжскихъ викинговъ, вождей военно-промышленныхъ компаній, которые стали появляться на Руси въ IX в.; это быль первоначально наемный вооруженный сторожъ Руси и ея торговли, ея степныхъ торговыхъ путей и заморскихъ рынковъ, за что онъ получалъ кормъ съ населенія. Завоеванія истолкновенія съ чуждыми политическими формами клали заимствованныя черты на власть этихъ наемныхъ военныхъ сторожей и осложняли ее, сообщая ей характеръ верховной государственной власти: такъ въ Х в. наши князья подъ хозарскимъ вліяніемъ любили величаться "каганами". Изъ словъ Ибнъ-Дасты видно, что въ первой половинъ Х в. обычнымъ названіемъ русскаго князя было "хаканъ-русъ", русскій каганъ. Русскій митрополить Иларіонъ, писавшій въ половинѣ XI в., въ похвальномъ словѣ Владиміру Святому даеть даже этому князю хозарскій титуль кагана. Вмѣстѣ съ христіанствомъ стала проникать на Русь струя новыхъ политическихъ понятій и отношеній. На кіевскаго князя пришлое духовенство переносило византійское понятіе о государъ, поставленномъ отъ Бога не для внъшней только защиты страны, но и для установленія и поддержанія внутренняго общественнаго порядка. Тотъ же митрополитъ Иларіонъ пишеть, что князь Владимірь "часто съ великимъ смиреніемъ совътовался съ отцами своими епископами о томъ, какъ уставить законъ среди людей, недавно познавшихъ Господа". И разсказъ начальнаго лѣтописнаго свода выводить Владиміра въ совъть съ епископами, которые внушають ему мысль о необходимости князю казнить разбойниковъ, потому что онъпоставленъ отъ Бога казнить злыхъ и миловать добрыхъ.

Теперь бросимъ взглядъ на составъ русскаго общества, которымъ правилъ великій князь кіевскій. Высшимъ классомъ этого общества, съ которымъ князь дёлиль труды управленія и защиты земли, была княжеская дружина. Она дълилась на высшую и низшую: первая состояла изъ княжих мужей или боярг, вторая изъ дътских или отроков; древнъйшее собирательное название младшей дружины гридъ или гридьба (скандин. grid — дворовая прислуга) замёнилось потомъ словомъ дворъ или слуги. Эта дружина вмъстъ со своимъ княземъ вышла, какъ мы знаемъ, изъ среды вооруженнаго купечества большихъ городовъ. Въ XI в. она еще не отличалась отъ этого купечества ръзкими чертами ни политическими, ни экономическими. Дружина княжества составляла собственно военный классъ; но и бельшіе торговые города были устроены по-военному, образовали каждый цѣльный организованный полкъ, называвшійся тысячей, которая подраздълялась на сотни и десятки (батальоны и роты). Тысячей командоваль выбиравшійся городомь, а потомъ назначаемый княземъ тысяцкій, сотнями и десятками также выборные сотскіе и десятскіе. Эти выборные командиры составляли военное управленіе города и принадлежавшей ему области, военно-правительственную старшину, которая называется въ лѣтописи "старцами градскими". Городовые полки, точне говоря, вооруженные города принимали постоянное участіе въ походахъ князя наравнъ сь его дружиной. Съ другой стороны, дружина служила князю орудіемь управленія: члены старшей дружины, бояре, составляли думу князя, его государственный совъть. "Въ Волидиміръ, говорить объ немъ лѣтопись, любя дружину и съ ними думая о строи земленемъ, и о ратехъ, и о уставъ земленемъ". Но въ этой дружинной или боярской думъ сидъли и "старцы градскіе", т.-е. выборныя военныя власти

Дружина.

города Кіева, можеть быть, и другихъ городовъ, тысяцкіе

н сотскіе. Такъ самый вопрось о принятіи христіанства быль решень княземь по совету съ боярами "старцами градскими". Эти старцы или старъйшины городскіе являются объ руку съ княземъ, вмѣстѣ съ боярами, въ дѣлахъ управленія, какь и при всёхъ придворныхъ торжествахъ, образуя какъ бы земскую аристократію рядомъ съ княжеской служилой. На княжій пиръ по случаю освященія церкви въ Василевъ въ 996 году званы были вмъстъ съ боярами и посадниками и "старъйшины по всъмъ градомъ". Точно также по распоряженію Владиміра на его воскресные пиры въ Кіев' положено было приходить боярамъ, гриди, сотскимъ, десятскимъ и всемъ нарочитымъ мужамъ. Но составляя военно-правительственный классь, княжеская дружина въ то же время оставалась еще во главъ русскаго купечества, изъ котораго выдълилась, принимала дъятельное участіе въ заморской торговлъ. Это русское купечество около поло-Варяжскій вины X в. далеко еще не было славяно-русскимъ. Договоръ Игоря съ греками заключили въ 945 году послы отъ кіевскаго правительства и гости, купцы, которые вели торговыя дъла съ Византіей. Тъ и другіе говорять о себъ въ договорѣ: "мы отъ рода русскаго сли и гостье". Все это были варяги. Въ перечив 25 пословъ ивтъ ни одного славянскаго имени; изъ 25 или 26 купцовъ только одного или двоихъ можно признать славянами. Указывая на близость тогдашняго русскаго купечества къ кіевскому правительству, призвавшему купцовъ къ участію въ такомъ важномъ дипломатическомъ актъ, договоръ вскрываетъ и роль варяговъ въ заморской русской торговлъ того времени: какъ люди бывалые и привычные къ морю, варяги, входившіе въ составъ туземнаго купечества, служили его коммиссіонерами. посредниками между нимъ и заморскими рынками. Сторон-

нимъ наблюдателямъ оба класса, княжеская дружина и городское купечество, представлялись однимъ общественнымъ слоемъ, который носиль общее название Руси и, по замѣчанію восточныхъ писателей X в., занимался исключительно войной и торговлей, не имъль ни деревень, ни нашенъ, т.-е. не успъль еще сдълаться землевладъльческимъ классомъ. Слѣды землевладѣнія у служилыхъ людей появляются въ памятникахъ не ранве XI стольтія; оно и провело экономическую и юридическую грань между княжеской дружиной и городовымъ купечествомъ, но уже нъсколько поздиве: въ болве раннее время, можетъ быть, и городскіе кунцы бывали землевладъльцами, какъ это видимъ потомъ въ Новгородъ и Псковъ. Въ Русской Правдъ сословное дъленіе основывается на отношеніи лицъ къ князю, какъ верховному правителю. Княжъ мужъ, бояринъ, пріобрътая землю, становился привилегированнымъ землевладъльцемъ, какъ привилегированный слуга князя. Но первоначальнымъ Рабовиадъоснованіемъ сословнаго дёленія русскаго общества, можеть быть, еще до князей, служило, повидимому, рабовладъніе. Въ нѣкоторыхъ стагьяхъ Русской Правды упоминается привилегированный классъ, носящій древнее названіе отнищань, которое въ другихъ статьяхъ замѣнено болѣе позднимъ терминомъ княжи мужи; убійство огнищанина, какъ и княжа мужа, оплачивается двойною вирой. Въ древнихъ памятникахъ славяно-русской письменности слово огнище является со значеніемъ челяди; следовательно, огнищане были рабовладъльцы. Можно думать, что такъ назывался до князей высшій классь населенія въ большихъ торговыхъ городахъ Руси, торговавшій преимущественно рабами. Но если княжеская дружина въ XI в. еще не успъла ръзко обособиться оть городского купечества ни политически, ни экономически, то можно замътить между ними различіе

племенное. Княжеская дружина принимала въ свой составъ и туземныя силы, преимущественно изъ городской военноправительственной старшины. Но по спискамъ кіевскихъ пословъ, заключавшихъ договоры съ греками въ Хв., можно видъть, что ръшительное большинство въ тогдашнемъ составъ княжеской дружины принадлежало "находникамъ", какъ ихъ называетъ лѣтопись, заморскимъ варягамъ. Повидимому варяжскій элементь преобладаль въ составъ дружины еще и въ XI в. Русское общество того времени привыкло считать русскаго боярина варягомъ. Есть любопытный памятникъ, относящійся къ первымъ временамъ христіанства на Руси: это слова на св. четыредесятницу съ предшествующими ей недълями. Въ одномъ изъ этихъ несомненно русскихъ произведеній, въ слове на неделю мытаря и фарисея, следовательно на тему о смиреніи, мы встрѣчаемъ одно любопытное указаніе проповѣдника. Внушая знати не кичиться своей знатностью, пропов'єдникъ говорить: "не хвались родомъ, ты благородный, не говори: отець у меня бояринь, а мученики Христовы братья мнъ". Это намекъ на христіанъ-варяговъ, отца съ сыномъ, пострадавшихъ отъ кіевскихъ язычниковъ при князѣ Владимірѣ въ 983 году. Значить, русскому обществу XI в. бояринъ русскій представлялся непремѣнно родичемъ, землякомъ кіевскихъ мучениковъ-варяговъ, хотя въ Х и въ началъ XI в. извёстно по лётописи немало княжихъ мужей изъ туземцевъ славянъ. Слово писано, когда совершалось племенное обновленіе княжеской дружины, но еще не успъли соотвътственно измъниться привычныя соціальныя представ-

слово Русь. ленія. Княжеская дружина, служа орудіемъ администраціи въ рукахъ кіевскаго князя, торгуя вмѣстѣ съ купечествомъ большихъ городовъ, носила вмѣстѣ съ нимъ спеціальное названіе Руси. До сихъ поръ не объяснено удовлетвори-

тельно ни историческое происхождение, ни этимологическое значеніе этого загадочнаго слова. По предположенію автора древней Повъсти о Русской землъ первопачальное значение его было племенное: такъ называлось то варяжское племя, изъ котораго вышли первые наши князья. Пстомъ это слово получило сословное значеніе: Русью въ Х в. по Константину Багрянородному и арабскимъ писателямъ назывался высшій классь русскаго общества, преимущественно княжеская дружина, состоявшая въ большинствъ изъ тъхъ же варяговъ. Поздиве Русь или Русская земля, — выраженіе, впервые появляющееся въ Игоревомъ договоръ 945 года, получило географическое значеніе: такъ называлась преимущественно Кіевская область, гдв гуще осаживались пришлые варяги ["поляне, яже нынѣ зовомая Русь", по выраженію Начальной лізтописи]. Наконецъ, въ XI-XII в., когда Русь, какъ племя, слилась съ туземными славянами, оба эти термина Русь и Русская земля, не теряя географическаго значенія, являются со значеніемъ политическимъ: такъ стала называться вся территорія, подвластная русскимъ князьямъ, со всимъ христіанскимъ славяно-русскимъ ея населеніемъ. Но въ Х в. отъ смѣшаннаго высшаго класса, превращеназывавшагося Русью, военнаго и промышленнаго, въ зна-въ сословія. чительномъ количествъ пришлаго, еще ръзко отличалось туземное низшее населеніе, славянское простонародье, платившее дань Руси. Скоро и это простонародые обозначится въ нашихъ памятникахъ не какъ туземная масса, платящая дань пришлымъ иноплеменникамъ, а въ видъ низшихъ классовъ русскаго общества, отличающихся правами и обязанностями отъ верхнихъ слоевъ того же единоплеменнаго имъ русскаго общества. Такъ и въ нашей исторіи вы наблюдаете процессъ превращенія въ сословія племенъ, сведенныхъ судьбой для совивстной жизни въ одномъ госу-

дарственномъ союзѣ, съ преобладаніемъ одного племени надъ другими. Можно теперь же отмѣтить особенность, отличавшую нашъ процессъ отъ параллельныхъ ему, извѣстныхъ вамъ изъ исторіи Западной Европы: у насъ пришлое господствующее племя, прежде чѣмъ превратиться въ сословіе, сильно разбавлялось туземной примѣсью. Это лишало общественный складъ рельефныхъ сословныхъ очертаній, зато смягчало соціальный антагонизмъ.

Въ такихъ чертахъ представляется намъ состояніе Русской земли около половины XI в. Съ этого времени до исхода XI в., т.-е. до конца перваго періода нашей исторіи, политическій и гражданскій порядокъ, основанія котораго были положены старыми волостными городами и потомъ первыми кіевскими князьями, получаеть дальнѣйшее развитіе. Переходимъ къ изученію явленій, въ которыхъ обнаружилось это развитіе, и прежде всего изучимъ факты политическіе, т.-е. порядокъ княжескаго владѣнія, установившійся на Руси по смерти Ярослава.

## Лекція XI.

Порядокъ княжескаго владенія Русской землей после Ярослава. — Неясность порядка до Ярослава. — Раздёль земли между сыновьями Ярослава и его основаніе. — Дальнійшія переміны въ распорядки надъловъ. — Очередь старшинства во владъніи, какъ основа порядка. — Его схема. — Происхождение очередного порядка. — Практическое его дъйствіе. — Условія, его разстраивавшія: ряды и усобицы князей; мысль объ отчинь; выделение князей-изгоевь; личныя доблести князей; вмёшательство волостныхъ городовъ. — Значеніе очередного порядка.

Намъ предстоить изучить политическій строй, устанавливавшійся въ Русской землѣ съ половины XI в., по смерти Ярослава. Различныя общественныя силы и историческія условія участвовали въ созиданіи этого строя; но основаніемъ его служиль порядокъ княжескаго владинія Русской землей, действовавшій въ это время. На немъ прежде всего и остановимся.

Довольно трудно сказать, какой порядокъ княжескаго владенія существоваль на Руси при предшественникахъ прослава. Ярослава и даже существоваль ли какой-либо опредъленный порядокъ. Иногда власть какъ будто переходила отъ одного князя къ другому по старшинству: такъ преемникомъ Рюрика быль не малольтній сынь его Игорь, а родственникъ Олегь, по преданію его племянникъ. Иногда всею землею правилъ, повидимому, одинъ князь; но можно замътить, что это бывало тогда, когда не оставалось налицо другихъ взрос-

Иняжеское владъніе до лыхъ князей. Следовательно, единовластіе до половины XI в. было политическою случайностью, а не политическимъ порядкомъ. Какъ скоро у князя подрастало нѣсколько сыновей, каждый изъ нихъ, несмотря на возрасть, обыкновенно еще при жизни отца получалъ извъстную область въ управленіе. Святославъ, оставшійся послі отца малолітнимъ, однако еще при его жизни княжилъ въ Новгородъ. Тотъ же Святославъ потомъ, собираясь во второй походъ на Дунай противъ болгаръ, роздалъ волости на Руси тремъ своимъ сыновьямъ; точно такъ же поступилъ со своими сыновьями и Владиміръ. При отцъ сыновья правили областями въ качествъ его посадниковъ (намъстниковъ) и платили, какъ посадники, дань со своихъ областей великому князю-отцу. Такъ о Ярославъ лѣтопись замѣчаеть, что онъ, правя при отцѣ Новгородомъ, даваль Владиміру ежегодную урочную дань по 2000 гривень: "такъ, прибавляетъ лѣтописецъ, и всѣ посадники новгородскіе платили". Но когда умираль отець, тогда, новидимому, разрывались всъ политическія связи между его сыновьями: политической зависимости младшихъ областныхъ князей отъ старшаго ихъ брата, садившагося послѣ отца въ Кіевѣ, не замѣтно. Между отцомъ и дѣтьми дѣйствовало семейное право; но между братьями не существовало, повидимому, никакого установленнаго, признаннаго права, чемъ и можно объяснить усобицы между сыновьями Святослава и Владиміра. Впрочемъ, мелькаеть неясная мысль о правъ старшинства. Мысль эту высказаль одинь изъ сыновей Владиміра князь Борисъ. Когда ему по смерти отца дружина совътовала занять кіевскій столъ помимо старшаго брата Святополка, Борисъ отвъчалъ: "не буди мнѣ възняти рукы на брата своего старѣйшаго; аще и отець ми умре, то сь ми буди въ отца мъсто".

Раздёль послё Ярослава.

По смерти Ярослава власть надъ Русской землей не сосредоточивается болъе въ одномъ лицъ: единовластіе, слу-

чавшееся иногда до Ярослава, не повторяется; никто изъ потомковъ Ярослава не принимаеть, по выраженію літописи, "власть русскую всю", не становится "самовластцемъ Русстви земли". Это происходить оттого, что родъ Ярослава съ каждымъ поколъніемъ размножается все болье, и земля Русская дёлится и передёляется между подраставшими князьями. Надобно следить за этими непрерывными дележами, чтобы разглядьть складывавшійся порядокь и понять его основы. При этомъ слъдуетъ различать схему или норму порядка и его практическое развитіе. Первую надобно наблюдать по практикъ первыхъ покольній Ярославичей, а потомъ она остается только въ понятіяхъ князей, вытёсняемая изъ практики измѣняющимися обстоятельствами. Такъ обыкновенно бываеть въ жизни: отступая отъ привычнаго, затверженнаго правила подъ гнетомъ обстоятельствъ, люди еще долго донашивають его въ своемъ сознаніи, которое вообще консервативнъе, неповоротливъе жизни, ибо есть дъло одиночное, индивидуальное, а жизнь измѣняется коллективными усиліями и ошибками цілыхъ массъ. Посмотримъ прежде всего, какъ раздѣлилась Русская земля между Ярославичами тотчасъ по смерти Ярослава. Ихъ было тогда налицо шестеро: иять сыновей Ярослава и одинъ внукъ Ростиславъ отъ старшаго Ярославова сына Владиміра, умершаго еще при жизни отца. Мы не считаемъ раньше выдълившихся и не принимавшихъ участія въ общемъ владініи Ярославичей князей полоцкихъ, потомковъ старшаго Ярославова брата Изяслава, Владимірова сына оть Рогитцы. Братья подёлились, конечно, по завёту отца, и лётопись приписываеть Ярославу предсмертное изустное завъщаніе, въ которомъ онъ распредѣляеть Русскую землю между сыновьями въ томъ самомъ порядкѣ, какъ они владѣли ею посль отца. Старшій Ярославичь Изяславь сыль въ Кіевь,

присоединивъ къ нему и Новгородскую волость: значитъ, въ его рукахъ сосредоточились оба конца рѣчного пути "изъ Варягъ въ Греки". Второму сыну Ярослава Святославу досталась область днъпровскаго притока Десны, земля Черниговская съ примыкавшей къ ней по Окѣ Муромо-Рязанской окраиной и съ отдаленной азовской колоніей Руси Тмутороканью, возникшей на мъстъ старинной византійской колоніи Таматарха (Тамань). Третій Ярославичь Всеволодъ сълъ въ Переяславлъ Русскомъ (нынъ уъздный геродъ Полтавской губерніи) и получиль въ прибавокъ къ этой сравнительно небольшой и окрайной волости оторванный отъ нея географически край Суздальскій и Бѣлозерскій по верхнему Поволжью. Четвертый Вячеславъ съль въ Смоленскъ, пятый Игорь на Волыни, гдъ правительственнымъ центромъ сталъ построенный при Владиміръ Св. городъ Владиміръ (на р. Лугь, притокъ Западнаго Буга). Сирота племянникъ получилъ отъ дядей отдаленный Ростовскій край среди владъній Всеволода переяславскаго, хотя его отецъ княжиль въ Новгородъ. Очевидно, между братьями распредълялись городовыя области, старыя и новыя. Легко зам'ьтить двойное соображеніе, какимъ руководился Ярославъ при такомъ раздёлё Русской земли: онъ распредёлиль ея части между сыновьями, согласуя ихъ взаимное отношение по степени старшинства со сравнительной доходностью этихъ частей. Чёмъ старше быль князь, тёмъ лучше и богаче волость ему доставалась. Говоря короче, раздёль основанъ быль на согласованіи генеалогическаго отношенія князей съ экономическимъ значеніемъ городовыхъ областей. Любопытно что три старшихъ города, Кіевъ, Черниговъ и Переяславль, по распредѣленію Ярослава слѣдують другь за другомъ совершенно въ томъ же порядкъ, въ какомъ перечислялись они въ договорахъ съ греками, а тамъ они расположены

въ порядкъ своего политическаго и экономическаго значенія. Кіевъ, доставшійся старшему брату, въ XI в. быль, какъ средоточіе русской торговли, богатъйшимъ городомъ Руси. Иностранцы XI в. склонны были даже преувеличивать богатство и населенность этого города. Писатель самаго начала XI в. Титмаръ Мерзебургскій считаеть Кіевъ чрезвычайно большимъ и крепкимъ городомъ, въ которомъ около 400 церквей и 8 рынковъ. Другой западный писатель того же въка Адамъ Бременскій называетъ Кіевъ соперникомъ Константинополя, "блестящимъ украшеніемъ Греціи", т.-е. православнаго Востока. И въ нашихъ лѣтописяхъ встрѣчаемъ извѣстіе, что въ большой пожаръ 1071 года въ Кіевѣ сгорѣло до 700 церквей. За Кіевомъ по своему богатству и значенію следоваль Черниговь, доставшійся второму Ярославичу, и т. д.

Теперь представляется вопросъ: какъ Ярославичи владъли Двльнъйшія переньны. Русской землей при дальнъйшихъ перемънахъ въ наличномъ составъ своей семьи? Получивъ, что досталось каждому по раздёлу, оставались ли они постоянными владёльцами доставшихся имъ областей, и какъ ихъ области наслідовались? Я сейчасъ упомянуль о предсмертномъ завъщаніи Ярослава. Вы, навърное, читали его еще въ гимназіи, и я его не повторяю. Оно отечески-задушевно, но очень скудно политическимъ содержаніемъ; невольно спрашиваещь себя, льтописець ЛИ говоритъ здёсь устами Ярослава. Среди наставленій сыновьямъ пребывать въ любви между собою можно уловить только два указанія на дальнъйшій порядокъ отношеній между братьями-наслідниками. Перечисливъ города, назначенные каждому, завъщание внушаеть младшимъ братьямъ слушаться старшаго, какъ они слушались отца: "да той вы будеть въ мене мъсто". Потомъ отецъ сказалъ старшему сыну: "если братъ будетъ обижать брата, ты помогай обижаемому". Воть и все. Но есть два

важныя дополненія этого зав'єщанія. Въ сказаніи о Борис'ь и Гльбь уже извъстнаго намъ мниха Іакова читаемъ, что Ярославъ оставилъ наслъдниками и преемниками своего престода не всъхъ пятерыхъ своихъ сыновей, а только троихъ старшихъ. Это извъстная норма родовыхъ отношеній, ставшая потомъ одной изъ основъ мѣстничества. По этой нормѣ въ сложной семьт, состоящей изъ братьевъ съ ихъ семействами, т.-е. изъ дядей и племянниковъ, первое властное покольніе состоить только изъ трехъ старшихъ братьевъ, а остальные, младшіе братья отодвигаются во второе подвластное покольніе, приравниваются къ племянникамъ: по мъстническому счету старшій племянникъ четвертому дядѣ въ версту, причемъ въ числъ дядей считался и отецъ племянника. Потомъ лѣтописецъ, разсказавъ о смерти третьяго Ярославича Всеволода, вспомниль, что Ярославь, любя его больше другихъ своихъ сыновей, говорилъ ему передъ смертью: "если Богь дасть тебъ принять власть стола моего посль своих братьев съ правдою, а не съ насильемъ, то когда придеть къ тебъ смерть, вели положить себя, гдъ я буду лежать, подлѣ моего гроба". Итакъ Ярославъ отчетливо представляль себъ порядокъ, какому послъ него будуть следовать его сыновья въ заняти кіевскаго стола: это порядокъ по очереди старшинства. Посмотримъ, такъ ли было на дълъ, и какъ примънялась общая схема этого порядка. Въ 1057 году умеръ четвертый Ярославичъ Вячеславъ смоленскій, оставивши сына. Старшіе Ярославичи перевели въ Смоленскъ Игоря съ Волыни, а на его мѣсто на Волынь перевели изъ Ростова племянника Ростислава. Въ 1060 г. умеръ другой младшій Ярославичь Игорь смоленскій, такъ же оставивши сыновей. Старшіе братья не отдали Смоленска ни этимъ сыновьямъ, ни Ростиславу. Последній однако, считая себя въ правъ перемъститься по очереди съ Волыни въ Смоленскъ, осердился на дядей и убъкалъ въ Тмуторокань собирать силы для мести. Въ 1073 г. Ярославичи Святославъ и Всеволодъ заподозрили старшаго брата Изяслава въ какихъ-то козняхъ противъ братьевъ и выгнали его изъ Кіева. Тогда въ Кіевъ съль по старшинству Святославъ изъ Чернигова, а въ Черниговъ на его мъсто перешель Всеволодъ изъ Переяслава. Въ 1076 году Святославъ умеръ, оставивъ сыновей; на его мъсто въ Кіевъ перешель изъ Чернигова Всеволодъ. Но скоро Изяславъ вернулся на Русь съ польской помощью. Тогда Всеволодь добровольно уступиль ему Кіевь, какъ старшему, а самъ воротился въ Черниговъ. Обделенные племянники хотели добиться владеній силой. Въ бою съ ними паль Изяславъ въ 1078 году. Тогда Всеволодъ, единственный изъ сыновей Ярослава, остававшійся въ живыхъ, снова перем'єстился на старшій столь въ Кіевъ. Въ 1093 году умеръ Всеволодъ. На сцену теперь выступаеть второе покольніе Ярославичей, внуки Ярослава, и на кіевскій столь садится сынь старшаго Ярославича Святополкъ Изяславичъ.

Достаточно перечисленныхъ случаевъ, чтобы видъть, ка- Очередь кой порядокъ владенія устанавливался у Ярославичей. Князья-родичи не являются постоянными, неподвижными владъльцами областей, достававшихся имъ по раздълу: сь каждой перемьной вь наличномь составь княжеской семьи идеть передвижка, младшіе родичи, слёдовавшіе за умершимъ, передвигались изъ волости въ волость, съ младшаго стола на старшій. Это передвиженіе следовало известной очереди, совершалось въ такомъ же порядкъ старшинства князей, какъ былъ произведенъ первый раздълъ. Въ этой очереди выражалась мысль о нераздѣльности княжескаго владенія Русской землей: Ярославичи владели ею, не раздъляясь, а передъляясь, чередуясь по старшинству. 

Очередь, устанавливаемая отношеніемъ старшинства князей и выражавшая мысль о нераздёльности княжескаго владёнія, остается по понятіямъ князей основаніемъ владёльческаго ихъ порядка въ XI и до конца XII в. Въ продолженіе всего этого времени князья не переставали выражать мысль, что вся совокупность ихъ, весь родъ Ярослава долженъ владъть наслъдіемъ отцовъ и дъдовъ нераздъльно-поочередно. Это была цълая теорія, постепенно сложившаяся въ политическомъ сознаніи Ярославичей, съ помощію которой они старались оріентироваться въ путаницѣ своихъ перекрещивавшихся интересовъ и пытались исправить практику своихъ отношеній, когда они черезчуръ осложнялись. Въ разсказъ лътописи эта теорія выражается иногда довольно отчетливо. Владиміръ Мономахъ, похоронивъ отца въ 1093 году, началъ размышлять, вфроятно, по поводу совътовъ занять кіевскій столь помимо старшаго двоюроднаго брата Святополка Изяславича; "сяду я на этотъ столь — будеть у меня рать со Святополкомъ, потому что его отецъ сидълъ на томъ столъ прежде моего отца". И размысливъ такъ, послалъ онъ звать Святополка въ Кіевъ. Въ 1195 году правнукъ Мономаха, смоленскій князь Рюрикъ съ братьями, признавъ старшинство въ своей линіи за внукомъ Мономаха Всеволодомъ III суздальскимъ, обратился къ черниговскому князю Ярославу, четвероюродному брату этого Всеволода, съ такимъ требованіемъ: "цѣлуй намъ крестъ со всею своею братіею, что не искать вамъ Кіева п Смоленка подъ нами, ни подъ вашими дѣтьми, ни подъ всёмъ нашимъ Владиміровымъ племенемъ: дёдъ нашъ Ярославъ разделилъ насъ Днепромъ, потому вамъ и нетъ дъла до Кіева". Рюрикъ выдумалъ небывалый раздълъ: Ярославъ никогда не дѣлилъ сыновей своихъ Всеволода и Святослава Днепромъ; оба эти сына получили области

на восточной сторонъ Днъпра, Чернпговъ и Переяславль. Такъ какъ это требованіе Рюрика было впушено ему главой линіи Всеволодомъ суздальскимъ, то съ отвѣтомъ на это требованіе Ярославъ черниговскій обратился прямо къ Всеволоду III, пославъ сказать ему: "у насъ быль уговоръ не искать Кіева подъ тобою и подъ сватомъ твоимъ Рюрикомъ; мы и стоимъ на этомъ уговорѣ; но если ты велишь намъ отказаться отъ Кіева навсегда, то вѣдь мы не угры и не ляхи, а единаго дѣда внуки: пока вы оба живы съ Рюрикомъ, мы не ищемъ Кіева, а послѣ васъ-кому Богъ дастъ". Не забудемъ, что въ этомъ столкновеніи выступають довольно далекіе родственники, Ярославичи 4-го и 5-го поколфнія, и однако они ясно выражають мысль объ очередномъ порядкъ владънія, основанномъ на единствъ княжескаго рода и нераздъльности отчаго и дъдовскаго достоянія князей.

Такой своеобразный порядокъ княжескаго владенія уста-скема оченавливался на Руси по смерти Ярослава. Изложимъ его въ возможно простыйшей схемь. Князь русскій имьль уже династическое значеніе: это званіе усвоено было только потомкамъ Владиміра Св. Не было ни единичной верховной власти, ни личнаго преемства ея по завѣщанію. Ярославичи не дълили достоянія отцовъ и дъдовъ на постоянныя доли и не передавали доставшейся каждому доли своимъ сыновьямъ по завъщанію. Они были подвижными владъльцами, которые передвигались изъ волости въ волость по извъстной очереди. Очередь эта опредълялась старшинствомъ лицъ и устанавливала ностоянно колебавшееся, измънчивое соотношение наличнаго числа князей съ количествомъ княжескихъ волостей или владеній. Всё наличные князья по степени старшинства составляли одну генеалогическую лъствицу. Точно такъ же вся Русская земля предста-

вляла лествицу областей по степени ихъ значенія и доходности. Порядокъ княжеского владенія основывался на точномъ соотвътствіи ступеней объихъ этихъ льствицъ, генеалогической и территоріальной, ліствицы лиць и лізствицы областей. На верху лествицы лицъ стояль старшій изъ наличныхъ князей, великій князь кіевскій. Это старшинство давало ему кромъ обладанія лучшей волостью извъстныя права и преимущества надъ младшими родичами, которые "ходили въ его послушаніи". Онъ носиль званіе великаго, т.-е. старшаго князя, названаго отца своей братін. Быть въ отца мпсто — эта юридическая фикція поддерживала политическое единство княжескаго рода при его естественномъ распаденіи, восполняя или исправляя естественный ходъ дёль. Великій князь распредёляль владёнія между младшими родичами, "надъляль" ихъ, разбиралъ нхъ споры и судилъ ихъ, заботился объ ихъ осиротълыхъ семьяхъ, быль высшій попечитель Русской земли, "думалъ, гадаль о Русской землъ", о чести своей и своихъ родичей. Такъ великому князю принадлежали распорядокъ владѣній, судъ надъ родичами, родственная опека и всеземское попечительство. Но руководя Русью и родичами, великій князь въ болве важныхъ случаяхъ двйствовалъ не одинъ, а собиралъ князей въ общій совъть, снемь или порядь, заботился объ исполненіи постановленій этого родственнаго совъта, вообще дъйствовалъ какъ представитель и исполнитель воли всего державнаго княжескаго рода. Такъ можно формулировать междукняжескія отношенія, какія признавались правильными. Въ нашей исторической литературъ они впервые подробно были изследованы С. М. Соловьевымъ. Если я не ошибаюсь, нигдъ болье въ исторіи мы не имьеть возможности наблюдать столь своеобразный политическій порядокъ. По его главной основъ, очереди старшинства, будемъ называть его очередными въ отличіе отъ последующаго удимьнаго, установившагося въ XIII и XIV вв.

Остановимся на вопросѣ о происхожденіи этого порядка. Его пропстановимся на вопросѣ о происхожденіи этого порядка. Чтобы видъть, что нужно объяснить въ вопросъ, припомипмъ основанія порядка. Ихъ два: 1) верховная власть была собирательная, принадлежала всему княжескому роду; 2) отдъльные князья временно владъли тъми или другими частями земли. Следовательно въ разсматриваемомъ складе княжескаго владенія надобно различать право владенія, принадлежавшее цѣлому владѣтельному роду, и порядокъ владѣнія по извъстной очереди, какъ средство осуществленія этого права.

Происхожденіе родового порядка княжескаго владінія объясняють вліяніемь частнаго туземнаго быта на политическій строй земли: пришлые варяжскіе князья усвоили господствовавшія среди восточныхъ славянъ родовыя понятія и отношенія и по нимъ устроили свой порядокъ управленія страной. Можно принять такое объяснение происхождения права коллективнаго владенія только съ некоторой оговоркой: родовыя понятія и отношенія у туземцевъ находились уже въ состояніи разрушенія, когда князья начали усвоять ихъ. Впрочемъ, въ этой же части вопроса мало что требуетъ объясненія. Присутствіе нормъ частнаго семейнаго права въ государственномъ порядкъ — довольно обычное явленіе: таково, наприміръ, въ монархіяхъ преемство верховной власти въ порядкъ старшинства нисходящихъ или наслъдственность сословныхъ правъ и т. п. Это объясняется свойствомъ самыхъ учрежденій независимо отъ быта населенія. Исключительное положение династій, естественно, замыкаеть каждую въ обособленный родственный кругъ. Идеи чистой монархіи еще не было у русскихъ князей XI в.; совм'єстное владение со старшимъ во главе казалось проще и было доступнъе пониманию. Но родовыми отношеніями не объ-

ясняется самый порядока княжескаго владенія по очереди старшинства съ владъльческой передвижкой князей: подобнаго подвижнаго порядка не видимъ въ тогдащнемъ частномъ быту русскихъ славянъ. Родовое право могло выражаться въ различныхъ порядкахъ владенія. Могъ владеть землей одинъ старшій въ княжескомъ родѣ, держа младшихъ родичей въ положении своихъ сотрудниковъ или исполнителей своихъ порученій по общему управленію и не дълая ихъ постоянными территоріальными владателями: такъ поступаль Владиміръ со своими сыновьями, посылая ихъ управлять областями, какъ своихъ наместниковъ, и переводя ихъ изъ одной области въ другую. Можно было разъ навсегда подълить общее родовое достояние на постоянныя наслъдственныя доли, какъ было у Меровинговъ при преемникахъ Хлодвига или какъ у насъ владъли отчиной потомки Всеволода III. Откуда и какъ возникла мысль о подвижномъ порядкъвладънія по очереди старшинства и о томъ, что соотвътствіе порядка старшинства князей политико-экономическому значенію областей должно поддерживаться постоянно и возстановляться при каждой перемёнё въ наличномъ составе владътельнаго княжья, производя постоянную передвижку владъльцевъ? Воть что требуеть объясненія.

Чтобы понять это явленіе, надобно войти въ политическое сознаніе русскихъ князей того времени. Вся совокупность ихъ составляла династію, власть которой надъ Русской землей всёми признавалась. Но понятія о князё, какъ территоріальномъ владёльцё, хозяинё какой-либо части Русской земли, иміющемъ постоянныя связи съ владёемой территоріей, еще не замётно. Ярославичи въ значительной мірть оставались еще тімъ же, чімъ были ихъ предки ІХ в., рівными викингами, которыхъ шедшія изъ степи опасности едва заставили пересість съ лодки на коня. Они еще

не успъли вполнъ отръшиться оть стараго варяжскаго взгляда на себя, видъли въ себъ не столько владътелей и правителей Русской земли, сколько наемныхъ, кормовыхъ охранителей страны, обязанныхъ "блюсти Русскую землю и имъть рать съ погаными". Кормъ былъ ихъ политическимъ правомъ, оборона земли ихъ политической обязанностью, служившей источникомъ этого права, и этими двумя идеями, кажется, исчерпывалось все политическое сознаніе тогдашняго книзя, будничное, ходячее сознаніе, не торжественное, какое заимстововалось изъ книгъ или внушалось духовенствомъ. Распри князей и вмѣшательство волостныхъ городовъ въ ихъ дёла давали имъ все живёе чувствовать всю непрочность политической почвы подъ своими ногами. Ближайшаго преемника Ярославова, великаго князя Изяслава два раза выгоняли изъ Кіева, сперва кіевляне, потомъ собственные братья Святославъ и Всеволодъ. Оба раза онъ возвращался съ польской помощью. Выразительна его беседа съ братомъ Всеволодомъ, когда тотъ, въ свою очередь изгнанный изъ Чернигова племянниками, въ горъ прибъжалъ къ Изяславу въ Кіевъ. Человъкъ добрый и простой, а потому лучше другихъ понимавшій положеніе дълъ, Изяславъ говорилъ: "Не тужи, братъ! припомни, что со мной бывало: выгоняли меня кіевляне, разграбивъ мое имъніе; потомъ выгнали меня вы, мои братья; не блуждаль ли я, всего лишенный, по чужимь землямь, никакого не сдълавъ зла? и теперь не будемъ тужить, брать! будетъ памъ "причастье въ Русской земль", — такъ обоимъ; потеряемь ее, — такь оба же, а я сложу за тебя свою голову". Такъ могъ говорить не самовластецъ Русской замли, а наемный служащій, не нынче-завтра ждущій себъ неожиданной отставки. И Ярославичи подобно своимъ предкамъ, вождямъ варяжскихъвоенно-промышленныхъкомпаній, тягались другъ

съ другомъ за богатые города и волости; только теперь, составляя тысный родственный кругь, а не толпу случайно встрътившихся искателей торговаго барыша и сытаго корма, они старались замѣнить случайное и безпорядочное дѣйствіе личной удали или личной удачи обязательнымъ правомъ старшинства, какъ постояннымъ правиломъ, и считали себя блюстителями земли не по найму, уговору, а по праву илипо наслъдственному долгу, падавшему на каждаго изъ нихъ по степени боевой, оборонительной годности. Эта годность дитей определялась волей отца, годность братьевъ степенью старшинства среди родичей. По степени старшинства князь быль въ правѣ получить болѣе или менѣе доходную волость; по той же степени старшинства онъ обязань быль охранять болье или менье угрожаемую извив область, ибо тогда степенью старшинства изм рялись и владельческое право, и правительственный авторитеть, и оборонительная способность князя. Но въ то время степень доходности областей соотвётствовала степени ихъ нужды во внѣшней оборонѣ, потому что то и другое зависьло отъ ихъ близости къ степи, къ степнымъ врагамъ Руси и къ лежавшимъ за степью торговымъ ся рынкамъ. Доходность областей была обратно пропорціональна ихъ безопасности: чемъ ближе лежала область къ степи, т.-е. къ морю, тъмъ она была доходнъе и слъдовательно чъмъ доходиве, твмъ открытве для вившнихъ нападеній. Потому, какъ скоро князь поднимался на одну ступень по лъстницъ старшинства, должны были подняться на соотвътственную высоту и его владътельныя права, а вмъстъ съ тьмъ увеличиться и его правительственныя, оборонительныя обязанности, т.-е. онъ переходилъ изъ менѣе доходной и менъе угрожаемой волости въ болъе доходную и болъе угрожаемую: Можно думать, что очередной порядокъ владенія быль указань князьямь этимь своеобразнымь сочетаніемъ стратегическаго положенія и экономическаго значенія областей при содвиствіи некоторых других условій.

Указавъ начало, схему очередного порядка, какъ она ствіе. проявлялась въ практикъ первыхъ покольній Ярославичей, изучимъ его историческое дъйствіе, точнье, его развитіе въ практикъ дальнъйшихъ покольній Что такое быль этотъ порядокъ? Была ли это только идеальная схема, носившаяся въ умахъ князей, направлявшая ихъ политическія понятія, или это была историческая действительность, политическое правило, устанавливавшее самыя отношенія князей? Чтобы отвътить на этотъ вопросъ, надобно строго отличать начала, основанія порядка и его казуальное развитіе, т.-е. приложеніе къ отдільнымъ случаямь въ ході княжескихъ отношеній, — словомъ, различать право и политику, разумья подъ политикой совокупность практическихъ средствъ для осуществленія права.

Мы видъли, что юридическими основаніями этого порядка причины были: 1) совмъстная власть княжескаго рода надъ всей ства по-Русской землей и 2) какъ практическое средство осуществленія этой власти, право каждаго родича на временное владение известной частью земли по очереди старшинства владельцевъ-родичей. Порядокъ владенія, построенный на такихъ основаніяхъ, Ярославичи до конца XII в. считали единственно правильнымъ и возможнымъ: они хотфли править землей, какъ родовымъ своимъ достояніемъ. Но первымъ покольніямь Ярославичей представлялись ясными и безспорными только эти общія основанія порядка, которыми опредълялись простышия отношения, возможныя въ тысномъ кругу близкихъ родичей. По мёрё того, какъ этотъ кругъ расширялся, и вмъсть съ тъмъ отношенія родства усложнялись и запутывались, возникали вопросы, ръшение которыхъ

радка.

не легко было извлечь изъ этихъ общихъ основаній. Тогда началась казуальная разработка этихъ основаній въ подробностяхь. Примъненіе основаній къ отдъльнымъ случаямъ вызывало споры между князьями. Главнымъ источникомъ этихъ споровъ былъ вопросъ о способъ опредъленія относительнаго старшинства князей, на которомъ основывалась очередь владінія. По смерти Ярослава, когда началь дъйствовать очередной порядокъ, этоть способъ, въроятно, не былъ еще достаточно уясненъ его дътьми. Имъ не было и нужды въ этомъ: опи не могли предвидъть всъхъ возможныхъ случаевъ, а еслибъ и предвидѣли, не стали бы предрѣшать. Отношенія старшинства еще представлялись имъ въ простъйшей схемъ, какую можно снять съ тъснаго семейнаго круга отца съ дътьми: отецъ долженъ идти впереди сыновей, старшій брать впереди младшихь. Но эту простую схему стало трудно прилагать къ дальнъйшимъ покольніямь Ярославова рода, когда онъ размножился и распался на нъсколько параллельныхъ вътвей, когда въ княжеской средъ появилось много сверстниковъ и трудно стало распознать, кто кого старше и насколько, кто кому какъ доводится. Во второй половинъ XII в. трудно даже сосчитать по льтописи всьхъ наличныхъ князей, и эти князья уже не близкіе родственники, а большею частью троюродные, четвероюродные и Богъ знаетъ какіе братья и племянники. Отсюда чуть не при каждой перемънъ въ наличномъ составъ княжескаго рода рождались споры: 1) о порядкъ старшинства и 2) объ очереди владънія. Укажу на одинъ спорный случай, особенно часто возникавшій и ссорившій князей. Старшинство опредѣлялось двумя условіями: 1) порядком г поколпній, т.-е. разстояніемъ оть родоначальника (старшинство генеалогическое), 2) порядком грожденій или сравнительным возрастомь лиць

въ каждомъ поколеніи (старшинство физическое). Первоначально, въ предълахъ простой семьи, то и другое старшинство, генеалогическое и физическое, совпадають: старшій по одному порядку старше и по другому. Но съ расширеніемъ простой семьи, т.-е. съ появленіемъ при отцахъ и дътяхъ третьяго покольнія - внуковъ это совпаденіе обыкновенно прекращается. Старшинство физическое расходится съ генеалогическимъ, сравнительный возрасть лицъ не всегда отвъчаеть разстоянію оть родоначальника. Обыкновенно бывало и бываеть, что дядя старше племянника, раньше его родился; потому дядя въ силу самаго генеалогическаго своего званія выше племянника и считался названымъ отцомъ для него. Но при тогдашней привычкъ князей жениться рано и умирать поздно иной племянникъ выходилъ льтами старше иного дяди. У Мономаха было 8 сыновей; пятый изъ нихъ Вячеславъ разъ сказалъ шестому Юрію Долгорукому: "я быль уже бородать, когда ты родился". Старшій сынъ этого пятаго бородатаго брата, а тімь боліве перваго — Мстислава, могъ родиться прежде своего дяди Юрія Долгорукаго. Отсюда возникалъ вопросъ: кто выше на лъствицъ старшинства, младшій ли льтами дядя, или младшій по покольнію, но старшій возрастомъ племянникъ? Большая часть княжескихъ усобицъ XI и XII вв. выходила именно изъ столкновенія старшихъ племянниковъ съ младшими дядьями, т.-е. изъ столкновенія первоначально совпадавшихъ старшинства физическаго съ генеалогическимъ. Князья не умъли выработать способа точно опредълять старшинство, который разръшаль бы всъ спорные случаи въ ихъ генеалогическихъ отношеніяхъ. Это неумѣніе и вызвало къ действію рядь условій, мешавшихъ мирному примѣненію очередного порядка владѣнія. Этими условіями были или последствія, естественно вытекавшія изъ самаго

этого порядка, либо препятствія, приходившія со стороны, но которыя не имѣли бы силы, если бъ князья умѣли всегда мирно разрѣшать свои владѣльческія недоразумѣнія. Перечислимъ главныя изъ тѣхъ и другихъ условій.

Ряды в усебицы.

І. Ряды и усобицы князей. Возникавшіе между князьями споры о старшинствъ и порядкъ владънія разръщались или рядами, договорами князей на съёздахъ, или, если соглашеніе не удавалось, оружіемъ т.-е. усобицами. Княжескія усобицы принадлежали къ одному порядку явленій съ рядами, имѣли юридическое происхожденіе, были точно такимъ же способомъ рашенія политическихъ споровъ между князьями, какимъ служило тогда поле, судебный поединокъ въ уголовпыхъ и гражданскихъ тяжбахъ между частными лицами; поэтому вооруженная борьба князей за старшинство, какъ и поле, называлось "судомъ Божіимъ". Бого промежи нами будеть или нась Боль разсудить — таковы были обычныя формулы объявленія междоусобной войны. Значить, княжеская усобица, какъ и рядъ, была не отрицаніемъ междукняжескаго права, а только средствомъ для его возстановленія и поддержанія. Таково значеніе княжескихъ рядовъ и усобицъ въ исторіи очередного порядка: цёлью тёхъ и другихъ было возстановить дъйствіе этого порядка, а не поставить на его мѣсто какой-либо новый. Но оба эти средства вносили въ порядокъ элементы, противные его природѣ, колебавшіе его, именно, съ одной стороны, условность соглашенія вопреки естественности отношеній кровнаго родства, съ другой случайность перевъса матеріальной силы вопреки нравственному авторитету старшинства. Извёстный князь пріобрёталь старшинство не потому, что становился на самомъ дълъ старшимь попорядку нарожденія и вымиранія князей, а потому, что его соглашались признавать старшимъ или потому, что онъ самь заставляль признать себя таковымь. Отсюда при старшин-

ствъ физическомъ и генеалогическомъ возникало еще третьеюридическое, условное или договорное, т.-е чисто фиктивное.

II. Мысль объ отчинь. Верховная власть принадлежала мысль сбъ роду, а не лицамъ. Порядокъ лицъ въ очереди владънія основывался на томъ, что дальнъйшія покольнія должны были повторять отношенія предковъ, сыновья должны были подниматься по родовой лествице и чередоваться во владении волостями въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ шли другъ за другомъ ихъ отцы. Итакъ дъти должны идти въ порядкъ отцовъ; мъсто въ этой цъпи родичей, унаслъдованное дътьми оть отца, и было ихъ отчиной. Такъ отчина имъла первоначально генеалогическое значеніе: подъ этимъ словомъ разумълось мъсто среди родичей на лъствицъ старшинства, доставшееся отцу по его рожденію и имъ переданное дътямъ. Но такое мъсто — понятіе чисто математическое. Несоотвътствіе порядка рожденій порядку смертей, личныя свойства людей и другія случайности мѣшали дѣтямъ повторять порядокъ отцовъ. Потому съ каждымъ поколеніемъ отношенія, первоначально установившіяся, путались, сыновья должны были пересаживаться, заводить порядокъ непохожій на отцовскій. Благодаря этому затрудненію отчина постепенно получила другое значение — территоріальное, которое облегчало распорядокъ владеній между князьями: отчиною для сыновей стали считать область, которою влад вль ихъ отецъ. Это значение развилось изъ прежняго по сьязи генеалогическихъ мёсть съ территоріальными: когда сыновьямь становилось трудно высчитывать свое взаимное генеалогическое отношение по отцамъ, они старались размѣститься по волостямъ, въ которыхъ сидели отцы. Такое значение отчины находило опору въ постановленіи одного княжескаго събзда. Ярославичи Изяславъ и Всеволодъ обездолили и всколько осиротелых племянниковъ, не дали имъ отцовскихъ вла-

діній. По смерти послідняго Ярославова сына Всеволода, когда Русью стали править внуки Ярослава, они хотъли мирно покончить распри, поднятыя обиженными сиротами, и на съвздв въ Любечв 1097 г. решили: "кождо да держитъ отчину свою", т.-е. сыновья каждаго Ярославича должны владеть темь, чемь владель ихъ отець по Ярославову раздѣлу, Святополкъ Изяславичъ Кіевомъ, Святославичи Олегь съ братьями Черниговской землей, Мономахъ Всеволодовичь Переяславской и т. д. Какъ видно изъ послъдующихъ событій, съёздъ не даваль постояннаго правила, не замѣнялъ разъ навсегда очередного владѣнія раздѣльнымъ, разсчитанъ былъ только на наличныхъ князей и ихъ отношенія, а такъ какъ это были все дѣти отцовъ, между которыми раздълена была Русская земля по волъ Ярослава, то легко было возстановить этотъ раздёль и въ новомъ поколеніи князей такъ, что территоріальныя ихъ отчины совпадали съ генеалогическими. Точно такъ еще до съезда поступиль Мономахь, когда Олегь Святославичь, добиваясь своей отцовской волости, подступиль въ 1094 г. къ Чернигову, гдъ тотъ посаженъ былъ своимъ отцомъ не по отчинъ. Мономахъ добровольно уступиль Олегу "отца его мъсто", а самъ пощелъ "на отца своего мъсто" въ Переяславль. Но потомъ, когда генеалогическія отношенія стали запутываться, князья все кръпче держались территоріальнаго распорядка отцовъ, даже когда онъ не совпадалъ съ генеалогическими отношеніями. Благодаря тому, по мере распаденія Ярославова рода на вътви, каждая изъ нихъ все болье замыкалась въ одной изъ первоначальныхъ крупныхъ областей, которыми владъли сыновья Ярослава. Эти области и стали считаться отчинами отдёльныхъ княжескихъ линій. Всеволодъ Ольговичь черниговскій, занявь въ 1139 г. Кіевь, хотіль перевести одного Мономаховича изъ его отческаго Переяславля

въ Курскъ, но тоть не послушался, отвътивъ Всеволоду: "лучше мив смерть на своей отчинв и дединв, чемъ Курское княженіе; отецъ мой въ Курскъ не сидълъ, а въ Переяславль: хочу умереть на своей отчинь . Была даже попытка распространить это значение и на старшую Кіевскую область. Съ 1113 по 1139 на кіевскомъ столѣ сидѣли одинъ за другимъ Мономахъ и его сыновья Мстиславъ и Ярополкъ, оттъсняя отъ него старшія линіи Изяславичей и Святославичей: этоть столь становился отчиной и дединой Мономаховичей. По смерти Ярополка кіевляне посадили на своемъ столъ третьяго Мономаховича Вячеслава. Но когда представитель долго оттёсняемой оть Кіева линіи Святославичей Всеволодъ черниговскій потребоваль, чтобы Вячеславь добромъ уходилъ изъ Кіева, тотъ отвѣчалъ: "я пришелъ сюда по завъту нашихъ отцовъ на мъсто братьевъ; но если ты захотель этого стола, покинувь свою отчину, то пожалуй я буду меньше тебя, уступлю тебѣ Кіевъ". Когда въ Кіевѣ сѣлъ (1154 г.) другой Святославичь Изяславъ Давидовичь, отецъ котораго въ Кіев' не сид'влъ, Мономаховичъ Юрій Долгорукій потребоваль его удаленія, пославь сказать ему: "мнѣ отчина Кіевъ, а не тебъ". Значить, Мономаховичи пытались превратить Кіевскую землю въ такую же вотчину своей линіи, какою становилась Черниговская земля для линіи Святославовой. Легко зам'тить, что территоріальное значеніе отчины облегчало распорядокъ владеній между князьями, запутавшимися въ счетахъ о старшинствъ. Притомъ такимъ значеніемь предупреждалась одна политическая опасность. По мъръ обособленія линій княжескаго рода ихъ споры и столкновенія получали характеръ борьбы возможныхъ династій за обладаніе Русской землей. Смёлому представителю какой-либо линіи могла при благопріятныхъ обстоятельствахъ придти мысль "самому всю землю держати" со своею ближайшею братіею, какъ это и случилось съ упомянутымъ Всеволодомъ черпиговскимъ, и ставъ великимъ княземъ, онъ могь бы съ этою цѣлью перетасовывать родичей по волостямъ; но родичи отвѣтили бы ему словами Мономаховича: "отецъ нашъ въ Курскѣ не сидѣлъ". Но очевидно также, что территоріальное значеніе отчины разрушало коренное основаніе очередного порядка, нераздѣльность родового владѣнія: подъ его дѣйствіемъ Русская земля распадалась на нѣсколько генеалогическихъ территорій, которыми князья владѣли уже по отчиному наслѣдству, а не по очереди старшинства.

Кпазьнизгон.

III. Выдиление князей-изгоевъ. По обычному порядку человъческаго общежитія въ каждую минуту дъйствують два покольнія, отцы и дьти. Во владыльческомь порядкы Ярославичей дёти вступали въ передовую цёпь по мёрё выбыванія отцовъ и занимали міста въ этой ціпи въ порядкѣ своихъ отцовъ; внуки вступали на мѣста своихъ отцовъ по мъръ того, какъ тъ переставали быть дътьми, т.-е. по мъръ выбыванія дъдовъ. Значить, политическая карьера князя опредълялась движеніемъ его отца въ ряду покольній. Но порядокъ рожденій не соотвътствуеть порядку смертей; поэтому, когда у князя отецъ умиралъ раньше дъда, у внука не оставалось въ передовой цёпи отецкаго мёста, ибо въ ней не стоялъ его отецъ. Онъ становился княземъ-сиротой, изгоемъ, бездольнымъ въчнымъ внукомъ, генеалогическимъ педорослемъ. Не имъя генеалогической отчины, онъ лишался права и на территоріальную, т.-е теряль участіе въ очередномъ владъльческомъ порядкъ, какъ не попавшій въ очередь. Такихъ князей, преждевременно сиротфвинхъ, которые лишались отцовъ еще при жизни дъдовъ, старшіе родичи выдъляли изъ своей среды, давали имъ извѣстныя волости въ постоянное владение и лишали ихъ участия въ общемъ родовомъ распорядкъ, выкидывали изъ очереди. Эти князья-спроты становились отрёзанными ломтями въ княжескомъ родв. Такими князьями-изгоями еще въ XI в. стали дъти Ярославова внука Ростислава Володарь и Василько, отнявшіе у Польши города Червонной Руси и основавшіе изъ нихъ особое княжество. Въ XII стольтіи изъ общаго очередного порядка владенія выделяются кияжества: Муромо-Рязанское, доставшееся младшему изъ черниговскихъ князей Ярославу Святославичу, кияжество Турово-Пинское на Припети, отошедшее въ осиротълую линію Ярославова внука Святополка Изяславича, наконецъ, княжество Городенское (Гродненское), ставшее постояннымъ владъніемъ потомства Игоря Ярославича, котораго мы видъли сперва на Волыни, а потомъ въ Смоленскъ. Еще раньше всъхъ этихъ изгоевъ въ положеніи выдъленныхъ князей очутились не по преждевременному сиротству, а въ силу особенныхъ обстоятельствъ князья полоцкіе, потомки старшаго сына Владиміра Св. отъ Рогивды. Выдъленіе князей-изгоевь изъ владъльческой очереди было естественнымъ следствіемъ основаннаго на ней порядка, постоянно нарушаемаго общественной физикой, и было необходимо для поддержанія самой этой очереди; но оно, очевидно, суживало кругъ лицъ и областей, которыя захватываль очередной порядокъ, и вводило въ него складъ отношеній, ему чуждый и враждебный. Исключенія поддерживають правило, когда являются случайностью, но разрушають его, когда становятся необходимостью. Обратите внимание на географическое положение этихъ выдъленныхъ княжествъ, ностепенно стѣсиявщихъ пространство дѣйствія очередного порядка: всь они окрайныя. Очередной порядокъ кияжескаго владенія, подогреваемый родственнымь чувствомь князей, основанъ былъ на соотвътствіи ступеней двухъ льствицъ, генеалогической и территоріальной. Теперь это соотвѣтствіе,

на которомъ онъ держался, повторяется и въ процессѣ его разрушенія. Князья, становившіеся, — если допустимо такое сравненіе, — генеалогическими оконечностями, задержанные преждевременнымъ сиротствомъ на самомъ низу родовой лѣствицы, всѣхъ дальше отъ названнаго отца, великаго князья кіевскаго, очутились владѣльцами оконечностей территоріальныхъ, окраинъ Русской земли, наиболѣе отдаленныхъ отъ "матери русскихъ городовъ": какъ будто теплое родственное чувство князей, еще бившееся съ нѣкоторой силою около сердца земли, Кіева, охладѣвало и застывало на ея оконечностяхъ, вдали отъ этого сердца.

Перечисленныя условія, разстраивавшія очередной порядокъ владѣнія, вытекали изъ его же основаній и были средствами, къ которымъ прибѣгали князья для его поддержанія. Въ томъ и состояло внутреннее противорѣчіе этого порядка, что слѣдствія, вытекавшія изъ его же основаній и служившія средствами его поддержанія, вмѣстѣ съ тѣмъ разрушали самыя эти основанія. Это значить, что очередной порядокъ разрушаль самъ себя, не выдерживаль дѣйствія собственныхъ послѣдствій. Кромѣ того, эти условія разрушенія, вытекавшія изъ самаго порядка, вызывали къ дѣйствію стороннія силы, также его разстраивавшія.

Стороннія препятствія.

І. Личныя доблести, которыми отличались нёкоторые князья, создавали имъ большую популярность на Руси, при помощи которой эти князья сосредоточивали въ своихъ рукахъ области помимо родовой очереди. Въ XII столѣтіи большая часть Русской земли является во владѣніи одной княжеской линіи Мономаховичей, самой обильной талантами. Одинъ изъ этихъ Мономаховичей, отважный внукъ Мономаха Изяславъ Мстиславичъ волынскій во время усобицъ съ дядьями бралъ столы съ бою, "головою добывалъ" ихъ не по очередп старшинства и смотрѣлъ на нихъ какъ на

личное пріобрѣтеніе, военную добычу. Этотъ князь первый п высказаль взглядь на порядокъ княжескаго владѣнія, шедшій совершенно въ разрѣзъ съ установившимся преданіемъ. Онъ сказаль разъ: "не мѣсто идетъ къ головѣ, а голова къ мѣсту", т.-е. не мѣсто ищетъ подходящей головы, а голова подходящаго мѣста. Такимъ образомъ личное значеніе князя онъ поставиль выше правъ старшинства.

II. Наконецъ, еще одна сторонняя сила вмѣшивалась во взаимные счеты князей и путала ихъ очередь во владѣніи. То были главные города областей. Княжескіе счеты и сопровождавшія ихъ усобицы больно задѣвали интересы этихъ городовъ. Среди постоянныхъ княжескихъ споровъ у городовъ завязывались свои династическія симпатін, привязывавшія ихъ къ нікоторымь князьямь. Такъ Мономаховичи пользовались популярностью даже въ городахъ, принадлежавшихъ черниговскимъ Святославичамъ. Увлекаемые этими сочувствіями и отстаивая свои м'єстные интересы, волостные города иногда шли наперекоръ княжескимъ счетамъ, призывая на свои столы любимыхъ князей помимо очередныхъ. Это вившательство городовъ, путавшее княжескую очередь старшинства, началось вскор в посл в смерти Ярослава. Въ 1068 году кіевляне выгоняють великаго князя Изяслава и сажають на его мъсто изгоя Всеслава полоцкаго, посаженнаго Ярославичами въ кіевскую тюрьму. Позднѣе, въ 1154 году кіевляне же, признавъ самовольно Ростислава смоленскаго соправителемъ его дяди, номинальнаго великаго князя Вячеслава, сказали ему: "до твоего живота Кіевъ твой", т.-е. признали его своимъ пожизненнымъ княземъ, невзирая на права старшихъ князей. Новгородъ особенно больно чувствоваль послёдствія княжескихь счетовь и споровь. Новгородомъ обыкновенно правилъ старшій сынъ или другой ближайшій родственникь великаго князя кіевскаго. При

частыхъ сменахъ князей въ Кіеве князья часто менялись и въ Новгородъ. Эти смѣны сопровождались большими административными неудобствами для города. Менће чћмъ въ 50 лѣтъ со смерти Ярослава въ Новгородѣ смѣнилось шесть князей, и Новгородь сталь думаль, какъ бы завести своего постояннаго князя. Въ 1102 году тамъ сидълъ посаженный еще въ дътствъ и "вскормленный" Новгородомъ сынъ Мономаха Мстиславъ. Великій князь Святополкъ и Мономахъ решили вывести Мстислава изъ Новгорода и по заведенному обычаю посадить на его мъсто великокняжескаго сына. Узнавши объ этомъ, новгородцы послали въ Кіевъ пословъ, которые на кинжемъ дворѣ сказали великому князю: "послаль нась Новгородь и воть что вельль сказать тебъ: не хотимъ Святополка, ни сына его; если у твоего сына двѣ головы, пошли его въ Новгородъ; Мстислава далъ намъ Всеволодъ (дъдъ), мы для себя его вскормили". Великій князь много препирался съ послами, но ть стали на своемъ, взяли Мстислава и убхали съ нимъ въ Новгородъ. Князья не всегда послушно подчинялись вмъшательству городовъ, но поневолъ должны были сообразоваться съ его возможностью и вфроятными последствіями.

віняга В очереднаго

Всъ изложенныя условія позволяють намъ отвътить на придка. поставленный вопрось о дъйствии очередного порядка, т.-е. о его значеніи: считать ли его только политическою теоріей князей, ихъ идеаломъ, или онъ былъ дъйствительнымъ политическимъ порядкомъ, и если былъ таковымъ, то въ какой силь и долго ли дъйствоваль? Онъ быль и тымь, и другимь: въ продолжение болъе чъмъ полутора въка со смерти Ярослава онъ дъйствовалъ всегда и никогда — всегда отчасти и никогда вполнъ. До конца этого періода онъ не терялъ своей силы, насколько его основанія были примінимы къ запутывавшимся кияжескимъ отношеніямъ; но онъ никогда

¢

не получаль такого развитія, такой практической разработки, которая бы давала ему возможность распутывать эти отношенія, устранять всякія столкновенія между князьями. Эти столкновенія, не разрѣшаясь имъ, заставляли отступать отъ него или искажать его, во всякомъ случаѣ разстраивали его. Потому дѣйствіе очередного порядка было процессомъ его саморазрушенія, состояло въ его борьбѣ съ собственными послѣдствіями, его разстраивавшими.

Это-неръдкое явление въ истории обществъ: люди мысленно живутъ житейскимъ строемъ, который признается единственно правильнымъ и нарушается на каждомъ шагу. Но при описанномъ ходъ дълъ, спрашивается, какой порядокъ могъ установиться въ Русской землѣ и могъ ли держаться какой-либо порядокъ? Отвъчая на этотъ вопросъ, надобно строго различать порядокъ княжескихъ отношеній и земскій порядокъ на Руси. Посл'єдній поддерживался не одними князьями, даже не ими преимущественно, имълъ свои основы и опоры. Князья не установили на Руси своего государственнаго порядка и не могли установить его. Ихъ не для того и звали, и они не для того пришли. Земля звала ихъ для внъшней обороны, нуждалась въ ихъ сабль, а не въ учредительномъ умѣ. Земля жила своими мѣстными порядками, впрочемъ довольно однообразными. Князья скользили поверхъ этого земскаго строя, безъ пихъ строившагося, и ихъ фамильные счеты — не государственныя отношенія, а разверстка земскаго вознагражденія за охранную службу. Давность службы могла внушать имъ идею власти, они могли воображать себя владътелями, государями земли, какъ старый чиновникъ иногда говорить: "моя канцелярія". Но это — воображеніе, а не право и не дъйствительность. Впрочемъ, мы еще коснемся этого предмета въ слъдующій часъ.

## Лекція ХІІ.

Следствія очередного порядка и условій, ему противодействовавшихь. — Политическое раздробленіе Русской земли въ XII в. — Усиленіе старшихъ волостныхъ городовъ; ихъ веча и ряды съ князьями. — Элементы земскаго единства Руси въ XII веке: действіе княжескихъ отношеній на общественное настроеніе и сознаніе; общеземское значеніе княжескихъ дружинъ; значеніе Кієва для князей и народа; обобщеніе бытовыхъ формъ и интересовъ. — Политическій строй Русской земли въ XII в. — Пробужденіе чувства народнаго единства завершительный фактъ періода.

Изучая очередной порядокъ княжескаго владѣнія, мы разсматривали общественныя потребности и понятія, его вызвавшія и поддерживавшія, и препятствія, ему противодѣйствовавшія. Намъ предстоитъ видѣть, къ чему привело совмѣстное дѣйствіе этихъ противоположныхъ условій.

Политическое раздроблоніе.

Отсюда вышли два ряда слѣдствій, которыми завершился политическій складъ Руси къ концу І періода. Однимъ изъ нихъ было двойное политическое раздробленіе Руси, династическое и земское. По мѣрѣ размноженія князей отдѣльныя линіи княжескаго рода все далѣе расходились другъ съ другомъ, отчуждались одна отъ другой. Сначала племя Ярославичей распадается на двѣ враждебныя вѣтви, Мономаховичей и Святославичей; потомъ линія Мономаховичей въ свою очередь раздѣлилась на Изяславичей волынскихъ, Ростиславичей

смоленскихъ, Юрьевичей суздальскихъ, а линія Святославичей на Давидовичей черниговскихъ и Ольговичей новгородъсвверскихъ. Каждая изъ этихъ вътвей, враждуя съ другими изъ-за владъльческой очереди, все плотнъе усаживалась на постоянное владение въ известной области. Потому, съ другой стороны, одновременно съ распаденіемъ княжескаго рода на мъстныя линіи и Русская земля распалась на обособленныя другь оть друга области, земли. Какъ мы знаемъ, первые князья кіевскіе установили политическую зависимость областей отъ Кіева. Эта зависимость поддерживалась княжескими посадниками и выражалась въ дани, какую области платили великому князю кіевскому. По смерти Ярослава этой зависимости не замътно. Посадники князя кіевскаго въ главныхъ городахъ областей исчезають, уступая мъсто все размножавшимся князьямъ. Областные или мъстные князья перестають платить дань Кіеву, несовмъстную съ отношеніями младшихъ родичей къ названому отцу, великому князю кіевскому. Вмѣсто постоянной дани младшіе князья давали старшему отъ времени до времени добровольные дары. Съ владъльческимъ разъединеніемъ правящаго рода разрывалась и политическая связь областей. Но дёлаясь менте зависимыми сверху, областные князья становились все болье стыснены снизу. Постоянное передвижение князей со стола на столъ и сопровождавшіе его споры роняли земскій авторитеть князя. Князь не прикреплялся къ месту владънія, къ тому или другому столу ни династическими, ни даже личными связями. Онъ приходилъ и скоро уходилъ, быль политической случайностью для области, блуждающей кометой. Областное населеніе, естественно, искало усидчивой мъстной силы, около которой могло бы сосредоточиться, которая постоянно оставалась на мёстё, не приходила и не уходила подобно князю. Такая сила давно была уже соволостные здана ходомъ нашей исторіи. Это были главные города облагорода.

стей. Нъкогда, еще до прихода князей, они одни правили своими областями. Но потомъ въ нихъ произошла большая перемѣна. Въ IX в. управленіе городомъ и областью сосредоточивалось въ рукахъ военной старшины, военныхъ начальниковъ главнаго города, тысяцкихъ, сотскихъ и т. д., выходившихъ изъ среды торговой городской знати. Съ появленіемъ князей эта городская аристократія постепенно переходила въ составъ княжеской дружины, въ классъ княжихъ мужей, или оставалась на мъсть безъ правительственнаго дъла. Военное управленіе городовъ, по личному составу прежде бывшее, можетъ-быть, выборнымъ, во всякомъ случав туземнымъ по происхожденію своего личнаго состава, теперь стало приказно-служилымъ, перещло въ руки княжихъ мужей по назначенію князя. По мфрф упадка авторитета князей вследствіе усобиць стало опять подниматься значеніе главныхъ областныхъ городовъ; вмёстё сътёмъ политической силой въ этихъ городахъ явилась вмѣсто исчезнувшей правительственной знати вся городская масса, собиравшаяся на вычи. Такимъ образомъ всенародное въче главныхъ областныхъ городовъ было преемникомъ древней городской торгово-промышленной аристократіи. Эти вѣча волостныхъ городовъ, въ Кіевѣ и Новгородѣ появляющіяся по лѣтописи еще въ началъ XI в., со времени борьбы Ярослава со Святополкомъ въ 1015 году, все громче начинають шумъть съ конца этого въка, дълаясь повсемъстнымъ явленіемъ, вмішиваясь въ княжескія отношенія. Князья должны были считаться съ этою силой, входить съ ней въ сдёлки, заключать "ряды" съ городами, политические договоры. Эти договоры опредъляли порядокъ, котораго должны были держаться мъстные князья въ своей правительственной дъятельности. Такъ власть мъстныхъ князей является ограниченной

въчами волостныхъ городовъ. Случаи такого договора мы встръчаемъ въ самомъ Кіевъ. Въ 1146 году, но смерти всликаго князя Всеволода изъ линіи черниговскихъ князей, на великокняжескомъ столь по уговору съ кіевлянами долженъ былъ състь его брать Игорь. Но кіевляне, много терпъвшіе при Всеволодь отъ княжескихъ городскихъ судей, тіуновъ, возстали и потребовали отъ Игоря, чтобъ впредь онъ самъ судилъ горожанъ, не поручая суда своимъ приказчикамъ. Князь Игорь долженъ былъ дать кіевлянамъ обязательство въ томъ, что впредь городской судья будетъ назначаться по соглашенію съ городомъ, т.-е. съ сго въчемъ.

Эти ряды князей съ волостными городами были новымъ Ряды съ гоявленіемъ Руси XI и XII вв. и внесли важную перемѣну въ ея политическую жизнь или, точнъе, были выраженіемъ такой перемѣны, подготовленной ходомъ дѣлъ на Руси. Весь княжескій родъ оставался носителемъ верховной власти въ Русской земль; отдыльные князья считались только временными владъльцами княжествъ, достававщихся имъ по очереди старшинства. При сыновьяхъ и внукахъ Ярослава эта владъльческая очередь простиралась на всю Русскую землю. Въ дальнъйшихъ покольніяхъ Ярославова рода, когда онъ распался на отдёльныя вётви, каждая вётвь заводила свою мъстную очередь владънія въ той части Русской земли, гдъ она утверждалась. Эти части, земли, какъ ихъ называеть льтопись XII в., почти всь были ть же самыя городовыя области, которыя образовались вокругь древнихъ торговыхъ городовъ еще до призванія князей: Кіевская, Переяславская, Черниговская, Смоленская, Полоцкая, Новгородская, Ростовская. Къ этимъ древнимъ областямъ присоединились образовавшіяся поздніве области Волинская, Галицкая, Муромо-Рязанская. Изъ этихъ земель три, Кіевская, Переяславская и Новгородская, оставались въ об-

щемъ владъніи княжескаго рода или, точнье, служили предметомъ спора для князей; въ остальныхъ основались отдъльныя линіи кияжескаго рода: въ Полоцкой потомство Владимірова сына Изяслава, въ Черниговской линія Ярославова сына Святослава, въ Волынской, Смоленской и Ростовской — вътви Мономахова потомства и т. д. Первоначальными устроителями этихъ областей были древніе торговые города Руси, по именамъ которыхъ онъ и назывались. Съ образованіемъ Кіевскаго княжества на этихъ городовыхъ областяхъ основались административное дъленіе страны, а потомъ династическій распорядокъ владіній между первыми Ярославичами. Но въ томъ и другомъ князья руководились своими собственными правительственными или генеалогическими видами. Теперь всв отношенія князей не только между собою, но и къ главнымъ городамъ областей стали договорными. Волостной городъ со своимъ въчемъ вошель властнымь участникомь въ политическія соображенія князей. Князь, садясь въ Кіевѣ, долженъ быль упрочивать старшій столь подъ собою уговоромъ съ кіевскимъ въчемъ; иначе бояре напоминали ему: "ты ся еси еще съ людьми Кіевѣ не укрѣпилъ". Не посягая на верховныя права всего княжескаго рода, въчевые города считали себя въ правъ рядиться съ отдъльными князьями-родичами.

Усиленіе городовъ. Ограждая свои мъстные политические интересы договорами съ княземъ, эти города постепенно пріобрътали въ своихъ областяхъ значеніе руководящей политической силы, которая соперничала съ князьями, а къ концу XII в. взяла надъ ними ръшительный перевъсъ. Въ это время областныя общества больше смотръли на въчевыя сходки своихъ главныхъ городовъ, чъмъ на мъстныхъ князей, являвшихся въ нихъ на короткое время. Къ тому же волостной городъ въ каждой землъ былъ одинъ, а князей обыкновенно бы-

вало много. Управленіе цілой землей рідко сосредоточивалось въ рукахъ одного князя: обыкновенно она дълилась на ивсколько княжествъ по числу наличныхъ взрослыхъ князей извъстной линіи, и во владьніи этими княжествами соблюдалась та же очередь старшинства, сопровождавшаяся обычными спорами и раздорами. Эти измѣнчивыя владънія назывались волостями или надплиами князей: напримфръ въ Черниговской землѣ были княжества Черниговское, Съверское (область Новгорода Съверскаго), Курское, Трубчевское. Такъ въ каждой области стали другь противъ друга двъ соперничавшія власти, въче и князь, и по мъръ того, какъ городское въче, представлявшее силу центробъжную, брало верхъ надъ княземъ, который, какъ членъ владътельнаго рода, владъвшаго совмъстно всей землей, поддерживаль связь управляемой области съ другими, городовыя области все болье обособлялись политически. Благодаря этому Русская земля въ XII в. распалась на нѣсколько мъстныхъ, плохо связанныхъ другъ съ другомъ областныхъ міровь. Такой политическій порядокь изображается и вь русской летописи второй половины XII в. Но одному случаю она замъчаеть, что новгородцы изначала и смольняне и кіевляне и всв "власти" (волостные, главные города) на ввча, какъ на думу, сходятся, "на что же старъйшіп (старшіе города) сдумають, на томъ пригороди (города младшіе) стануть". Значить, въчевыя постановленія старшаго, волостного города имели обязательную силу для его пригородовъ, какъ приговоры верховной законодательной власти въ области. Изображая политическій порядокъ, установившійся въ старыхъ областяхъ, публицистъ-лътописецъ отмътилъ въча старшихъ городовъ, но позабылъ или не счелъ нужнымъ упомянуть о князъ. Такъ палъ политическій авторитеть князя передъ значеніемъ вѣча. Итакъ, очередной порядокъ княжескаго владѣнія при содѣйствіи условій, его разстраивавшихь, привель къ двойному политическому раздробленію Руси: 1) къ постепенному распаденію владѣльческаго княжескаго рода на линіи, все болѣе удалявшіяся одна отъ другой генеалогически, и 2) къ распаденію Русской земли на городовыя области, все болѣе обособлявшіяся другь оть друга политически.

Элементы единства.

Но тоть же порядокъ съ противодъйствовавшими ему условіями создаваль или вызываль къ дъйствію рядъ связей, сцъплявшихъ части Русской земли въ одно если не политическое, то бытовое земское цълое. Это второй рядъ слъдствій очередного порядка. Перечислимъ эти связи.

Князья.

І. Первою изъ этихъ бытовыхъ связей являются главные виновники политическаго раздробленія Руси, сами князья, точнъе говоря, то впечатлъніе, какое производили они на Русскую землю своими владѣльческими отношеніями. Очередной порядокъ владънія, захватывая прямо или косвенно всь части Русской земли, устанавливаль между ними невольное общеніе, всюду пробуждаль извѣстныя одинаковыя думы, помыслы, вносиль или затрогиваль одинаковыя чувства и заботы. Несмотря на повсемъстный упадокъ княжескаго авторитета, съ княземъ въ каждой области связаны были многіе существенные містные интересы. Областные міры тяготились княжескими спорами, были равнодушны къ княжескимъ счетамъ о старшинствъ; но они не могли оставаться равнодушны къ последствіямъ этихъ споровъ, которыя иногла тяжело отзывались на областномъ населении. Такимъ образомъ, благодаря передвиженію князей изъ волости въ волость всв части земли невольно и незамвтно для себя и князей смыкались въ одну цёпь, отдёльныя звенья которой были тесно связаны другь съ другомъ. Сміна князя въ одной волости чувствительно отзывалась на положеніи другихъ, даже отдаленныхъ. Сядеть въ Кіевъ великій князь изъ Мономаховичей, — онъ пошлетъ править Новгородомъ своего сына. Тотъ придетъ со своими боярами, своею дружиною, которая займеть всв важныя правительственныя должности въ области. Съ этими боярами князь станетъ, выражаясь языкомъ древнерусскихъ намятниковъ, "суды судить, ряды рядить, всякія грамоты записывать". Но сгонить великаго князя съ кіевскаго стола родичь изъ Чернигова или съ Волыни, и сынъ согнаннаго долженъ будеть уйти изъ Новгорода вмѣстѣ со своей дружиной. На мъсто ушедшаго явится новый князь, обыкновенно враждебный предшествовавшему. Для новгородцевъ возникалъ важный вопросъ, знаеть ли новый князь порядки новгородскіе, мъстную старину-пошлину, даже захочеть ли знать се. Пожалуй, изъ вражды къ предшественнику станетъ онъ суды судить и ряды рядить не постарому, старыя грамоты пересуживать. Такимъ образомъ, княжескій круговороть втягиваль въ себя мъстную жизнь, мъстные интересы областей, не давая имъ слишкомъ обособляться. Области эти поневоль вовлекались въ общую сутолоку жизни, какую производили князья. Опъ еще далеко не были проникнуты однимъ національнымъ духомъ, сознаніемъ общихъ интересовъ, общей земской думой, но по крайней мфрф пріучались все болфе думать другь о другь, внимательно следить за темъ, что происходило въ сосъднихъ или отдаленныхъ областяхъ. Такъ благодаря очередному порядку княжескаго владінія создавалось общее настроеніе, въ которомъ первоначально отчетливо сказывалось, можетъ-быть, только чувство общихъ затрудненій, но которое со временемъ должно было переработаться въ сознаніе взаимныхъ связей между всёми частями Русской вемли.

П. Одинаковое съ князьями общеземское значеніе имѣли ихъ дружни и ихъ дружны. Чѣмъ больше размножался княжескій родъ,

и чтмъ сильнте разгоралась борьба со степью, ттмъ больше увеличивался численно служилый дружинный классъ. У насъ нъть достаточно свъдъній о количествъ дружины у отдъльныхъ князей. Можно только замътить, что старшіе и богатые младшіе князья им'ти довольно многочисленные дворы. Святополкъ, великій князь кіевскій, хвалился, что у него до 300 однихъ отроковъ, т.-е. младшихъ придворныхъ слугъ. Въ Галичъ, богатомъ княжествъ XII—XIII вв., во время одной усобицы (1208 г.) перебито было 500 однихъ бояръ; но много ихъ еще разбъжалось. Старшіе и богатые младшіе князья выводили въ поле по двѣ и по три тысячи человѣкъ дружины. О многочисленности этого класса можно судить еще и по тому, что каждый взрослый князь имфль особую, хотя иногда и небольшую дружину, а во второй половинъ XII в. такихъ князей действовало несколько десятковъ, если не цълая сотня. Дружина попрежнему имъла смъщанный племенной составъ. Въ X-XI вв., какъ мы знаемъ, въ ней преобладали еще пришлые варяги. Въ XII в. въ ея составъ входять и другіе сторонніе элементы: рядомъ съ туземцами и обрусъвшими потомками варяговъ видимъ въ ней людей изъ инородцевъ восточныхъ и западныхъ, которые окружали Русь, торковъ, берендѣевъ, половцевъ, хозаръ, даже евреевъ, угровъ, ляховъ, литву и чудь. Очередной порядокъ княжескаго владънія, заставляя князей постоянно передвигаться съ мъста на мъсто, дълаль столь же подвижною и княжескую дружину. Когда князь по очереди переходиль съхудшаго стола на лучшій, его боярамъ и слугамъ выгодно было слъдовать за нимъ, покидая прежнюю волость. Когда князь вопреки очереди покидаль лучшій столь для худшаго еслідствіе усобицы, дружинть его выгодить было покинуть князя и остаться въ прежней волости. Единство княжескаго рода позволяло дружиннику переходить отъ князя къ князю,

а единство земли — изъ области въ область, ни въ томъ, ни въ другомъ случат не дълаясь измънникомъ. Такъ очередной порядокъ княжескаго владенія пріучаль дружину мънять волости, какъ ихъ мъняли князья, мънять и князей, какъ она мфияла волости. Притомъ, благодаря этой подвижности старшіе дружинники, княжи мужи, бояре, занимавшіе высшія правительственныя должности, не могли занимать ихъ долгое время въ однѣхъ и тѣхъ же волостяхъ и чрезъ это пріобрѣтать прочное мѣстное политическое значеніе въ изв'єстной области, т'ємъ мен'єе могли превращать свои должности въ наслъдственныя, какъ это было на феодальномъ Западъ и въ сосъдней Польшъ. Сосчитали всъхъ упоминаемыхъ въ лътописи дружинниковъ со смерти Ярослава до 1228 года и насчитали до 150 именъ. Изъ всего этого количества нашли не болже шести случаевъ, когда дружинникъ по смерти князя-отца, которому онъ служиль, оставался на службъ у его сына, и не болъе шести же случаевъ, когда дружинникъ при княжеской смънъ оставался въ прежней волости; только въ двухъ случаяхъ на важной должности тысяцкаго, военнаго начальника главнаго областного города, являлись преемственно члены одного и того же боярскаго рода. Главнымъ образомъ, благодаря этой подвижности у бояръ туго развивалась и самая крѣпкая привязь къ мѣсту — землевладѣніе. Въ XI и XII вв. находимъ указанія на земли бояръ и младшихъ дружинниковъ. Но легко замътить, что боярское землевладъние развивалось слабо, не составляло главнаго экономическаго интереса для служилыхъ людей. Дружинники предпочитали другіе источники дохода, продолжали принимать деятельное участіе въ торговыхъ оборотахъ и получали отъ своихъ князей денежное жалованье. Мы даже знаемъ напболве обычный размѣръ этого жалованья. Лѣтописецъ XIII в., вспоминая,

какъ живали въ старину, замъчаетъ, что прежде бояре не говорили князю: "мало мнъ, князь, 200 гривенъ". Эти 200 гривенъ кунъ (не менъе 50 ф. серебра), очевидно, были въ XII в. наиболье обычнымь окладомь боярскаго жалованья. Значить, большинство бояръ, не пріобрѣтая въ областяхъ прочнаго правительственнаго положенія, не имфло и вліятельнаго мѣстнаго значенія экономическаго. Такъ служилый человъкъ не привязывался кръпко ни къ мъсту службы, ни къ лицу или семьъ князя, которому служилъ. Не привязанный крыпко ни къ какому князю, ни къ какому княжеству, бояринъ привыкалъ сознавать себя слугою всего княжескаго рода, "переднимъ мужемъ" всей Русской земли. У него не могли установиться ни прочные мѣстные интересы въ той или другой области, ни прочныя династическія связи съ той или другой княжеской линіей. Вмфстф съ другимь высшимъ классомъ общества, духовенствомъ, и, можеть-быть, еще въ большей степени, чемъ это сословіе, многочисленный дружинный классъ быль подвижнымъ носителемъ мысли о нераздъльности Русской земли, о земскомъ единствъ.

Кіевъ.

III. Очередной порядокъ княжескаго владѣнія полдерживаль и усиливаль общеземское значеніе политическаго средоточія Руси, города Кіева. Кіевъ быль центральнымъ узломъ княжескихъ отношеній: туда направлялся княжескій круговороть; оттуда онъ нормировался. Удобства жизни въ Кієвѣ, фамильныя преданія, честь старшинства, названнаго отчества, церковное значеніе этого города дѣлали его завѣтной мечтой для каждаго князя. Молодой княжичъ, кружась по отдаленнымъ областямъ, не спускалъ съ него глазъ, спалъ и видѣлъ его. Превосходное поэтическое выраженіе этой тоски по Кієвѣ, одолѣвавшей молодого князя, находимъ въ Словъ о полку Игоревъ. Въ 1068 году кієвляне возстали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя Изяслава и прогнали его, а на вестали на великаго князя и прогнали его, а на вестали на великаго князя и прогнали его, а на вестали на

ликокняжескій столь возвели посаженнаго старшими князьями въ тюрьму Всеслава полоцкаго. Только семь мъсяцевъ посидълъ Всеславъ на кіевскомъ столъ, лишь дотронулся копьемь до него и должень быль бъжать въ Полоцкъ. Но онъ уже всю жизнь не могъ забыть Кіева. Бывало, рано утромъ зазвонять къ заутрени у св. Софін въ Полоцкѣ, а князю все еще слышится знакомый звонъ у св. Софін кіевской. Доля этихъ княжескихъ чувствъ къ Кісву сообщалась и населенію русскихъ областей, даже самыхъ отдаленныхъ. Оно также все болъе и все чаще пріучалось думать о Кіевъ, гдъ сидъль старшій князь Русской земли, откуда выходили всъ добрые княжескіе походы въ степь на поганыхъ, гдв жилъ высшій пастырь русской Церкви, митрополить всея Руси, и сосредоточивались наиболье чтимыя святыни Русской земли. Выражение этого народнаго отношения къ Кіеву мы встрѣчаемъ въ извѣстномъ духовномъ стихѣ о Голубиной книгь. Отвъчая на вопросъ, какой городъ всемъ городамъ мать, онъ иногда, забывая про Герусалимъ, поеть: "а Кіевъ градъ всѣмъ городамъ мати".

IV. Усиливая земское значеніе главнаго города Русской культурное земли, очередной порядокъ княжескаго владѣнія содѣйство- валь успѣхамъ общежитія и гражданственности въ самыхъ отдаленныхъ углахъ Руси. Чѣмъ больше становилось князей, тѣмъ мельче дробилась Русская земля. Каждый взрослый князь обыкновенно получалъ отъ старшихъ родичей особую волость. Благодаря этому отдаленныя захолустья постепенно превращались въ особыя княжества. Въ каждомъ изъ этихъ княжествъ являлся свой стольный городъ, куда наѣзжалъ князь со своей дружиной, своими боярами. Городъ обстраивался, князья украшали его храмами, монастырями; среди простенькихъ обывательскихъ домовъ появлялись большіе хоромы и дворы княжескіе и боярскіе, и все устроялось

-16 по-кіевски. Такимъ образомъ въ разные углы Руси вносились обстановка и формы жизни, снятыя съ одного образца. Такимъ образцомъ и руководителемъ мѣстной жизни служилъ Кіевъ, источникъ права, богатства, знанія и искусства для всей тогдашней Руси. Благодаря распространенію князей по Русской землѣ совершалось извѣстное обобщеніе житейскихъ отношеній, нивелировка мѣстной жизни: во всѣхъ частяхъ земли устанавливались одинаковыя бытовыя формы, одинаковые общественные вкусы и понятія. Перелетныя птицы Русской земли, князья со своими дружинами всюду разносили сѣмена культуры, какая росла и расцвѣтала въ средоточіи земли, въ Кіевѣ.

Князья и вемля,

Полученные нами два противоположныхъ ряда последствій, вышедшихъ изъ борьбы очередного порядка съ условіями, его разрушавшими, дають намъ возможность опредълить политическій строй тогдашней Русской земли, обозначить форму ея политическаго быта привычной намъ терминологіей. Что такое была Русская земля въ XII в., какъ политическій составъ? Было ли это — единое цѣльное государство съ единой верховной властью, носительницей политическаго единства страны? На Руси была тогда единая верховная власть, только не единоличная. Она имъла довольно условное, стёсненное значеніе. Князья были не полновластные государи земли, а только военно-полицейскіе ея правители. Ихъ признавали носителями верховной власти, насколько они обороняли землю извив и поддерживали въ ней существовавшій порядокь; только въ этихъ предёлахъ они и могли законодательствовать. Но не ихъ дѣло было созидать новый земскій порядокъ: такого полномочія верховной власти еще не было ни въ дъйствовавшемъ правъ, ни въ правовомъ сознаніи земли. Князья внесли не мало новаго въ земскія отношенія Руси, но не въ силу своей власти,

а по естественному ходу дёль: эти новости рождались не только изъ дъйствія княжескаго порядка владънія, но и изъ противодъйствія ему, напримъръ, изъ вмѣшательства волостныхъ городовъ. Къ числу этихъ новостей относится и то, что княжескій родъ сталь элементомъ единства Русской земли. Естественное преемство покольній сообщило, потомству Владиміра Св. видъ династін, платнымъ сторожамъ Руси дало монополію насл'ядственнаго правленія землей. Это быль простой факть, никогда не закрѣпленный признаніемъ земли, у которой не было и органа для такого признанія: при зам'вщеніи столовъ волостные города договаривались съ отдъльными князьями, а не съ цълымъ княжескимъ родомъ. Порядокъ совмъстнаго княжескаго владънія и сталь однимь изь средствь объединенія земли; но онъ быль не актомъ ихъ учредительной власти, а слъдствіемъ ихъ неумѣнья раздѣлиться, какъ раздѣлились потомъ суздальскіе потомки Всеволода III. Такъ двѣ общественныя силы стали другъ противъ друга, князья со своимъ родовымъ единствомъ и земля, раздъленная на области. При первомъ взглядь Русская земля представляется земской федераціей, союзомъ самостоятельныхъ областей, земель. Однако ихъ объединялъ политически только княжескій родъ, помимо котораго между ними не было другой политической связи. Но и единство княжескаго рода было не государственнымъ установленіемъ, а бытовымъ обычаемъ, къ которому была равнодушна земля и которому подчасъ противодъйствовала. Въ этомъ заключались существенныя отличія Руси XII в., какъ земскаго союза, отъ федераціи въ привычномъ смыслѣ этого слова. Основаніе федераціи — постоянный политическій договорг, моменть юридическій; въ основѣ княжескаго совмѣстнаго владенія лежаль факть происхожденія, моменть генеадогическій, изъ котораго выходили постоянно измінявшіяся

личныя соглашенія. Этоть факть навязываль князьямь солидарность дъйствій, не давая имъ постоянныхъ нормъ, не указывая опредъленнаго порядка отношеній. Далье, въ федераціи должны быть союзныя учрежденія, простирающія свое д'ыйствіе на всю союзную территорію. Правда, и на Руси XII в. было два такихъ учрежденія: власть великаго князя кіевскаго и княжескіе съфзды. Но власть великаго князя кісвскаго, вытекая изъ генеалогическаго факта, а не изъ постояннаго договора, не была точно опредълена и прочно обезпечена, не имъла достаточныхъ средствъ для дъйствія и постепенно превратилась въ почетное отличіе, получила очень условное значеніе. Какія сколько-нибудь опредъленныя, обязательныя политическія отношенія могли выдти изъ такого неполитическаго источника, какъ званіе названнаго отца? Это генеалогическая фикція, а не реальная политическая власть. Каждый младшій родичь, областной князь, считаль себя въ правъ противиться великому князю кіевскому, если находиль его дійствія неправильными, неотеческими. Съ другой стороны, по призыву великого князя нерѣдко устраивались княжескіе съѣзды для обсужденія общихъ дёлъ. Такими общими дёлами были обыкповенно вопросы законодательства, чаще вопросы о взаимныхъ отношеніяхъ князей и о средствахъ защиты Русской земли отъ внѣшнихъ враговъ. Но эти съѣзды никогда не соединяли всъхъ наличныхъ князей и никогда не было точно опредълено значение ихъ постановлений. Князья, не присутствовавшіе на събздь, едва ли считали для себя обязательными ихъ решенія; даже князья, участвовавшіе въ съезде, считали себя въ правъ дъйствовать вопреки его ръщению по личному усмотрѣнію. На съѣздѣ въ Витичевѣ въ 1100 г. старшіе двоюродные братья Святополкъ, Мономахъ, Давидъ и Олегъ (Святославичи), приговоривши наказать Давида Иго-

ревича волынскаго за ослѣпленіе Василька, постановили отнять и у этого последняго его Теребовльскую волость, какъ у неспособнаго править ею. Но Ростиславичи Володарь и Василько не признали этого решенія. Старшіе князья хотьли принудить ихъ къ тому силой; но самый видный изъ членовъ събзда Мономахъ, участвовавшій въ этомъ рѣшенін, отказался идти въ походъ, признавъ за Ростиславичами право ослушаться събзда на основаніи постановленія прежняго съезда въ Любече (1907 года), где за Василькомъ быль утвержденъ Теребовль. Такъ ни власть великаго князя, ни княжескіе съёзды не сообщали Русской землё характера политической федераціи, союзнаго государства въ точномъ смыслѣ слова, Русская земля представляла собою не союзь князей или областей, а союзь областей черезь князей. Это была федерація не политическая, а генеалогическая, если можно соединять въ одномъ опредѣленіи понятія столь различныхъ порядковъ, федерація, построенная на фактъ родства правителей, союзъ невольный по происхожденію и никъчему не обязывавшій по своему дійствію одинъ изъ техъ средневековыхъ общественныхъ составовъ, въ которыхъ изъ частно-правовой основы возникали политическія отношенія. Русская земля не ділилась на части, совершенно обособленныя другь оть друга, не представляла кучи областей, соединенныхъ только сосъдствомъ. Въ ней дъйствовали связи, соединявшія эти части въ одно цълое; только эти связи были не политическія, а племенныя, экономическія, соціальныя и церковно-правственныя. Не было единства государственнаго, но завязывалось единство земское, народное. Питями, изъ которыхъ сплеталось это единство, были не законы и учрежденія, а интересы, правы и отношенія, еще не усп'явшіе облечься въ твердые законы и учрежденія. Перечислимъ еще разъ эти связи: 1) взаимное невольное общеніе областей, вынужденное дійствіемь очередного порядка княжескаго владінія, 2) общеземскій характерь, усвоенный высшими правящими классами общества, духовенствомь и княжеской дружиной, 3) общеземское значеніе Кіева, какъ средоточія Руси не только торгово-промышленнаго, но и церковно-нравственнаго и 4) одинаковыя формы и обстановка жизни гражданскаго порядка, устанавливавшіяся во всіхъ частяхь Руси при помощи очередного порядка княжескаго владінія.

Двояков дъйствіе очередного поридки.

Двоякое дъйствіе очередного порядка и условій, его разстраивавшихъ, привело къ двойственному результату: оно 1) разрушило политическую цёльность, государственное единство Русской земли, надъ которымъ повидимому съ такимъ успъхомъ трудились первые кіевскіе князья, и 2) содъйствовало пробужденію въ русскомъ обществъ чувства земскаго единства, зарожденію русской народности. Въ этомъ второмъ результать, кажется, надобно искать разгадки своеобразнаго отношенія къ старой Кіевской Русп со стороны нашего народа и нашей исторіографіи. И народъ, и историки до. сихъ поръ относятся къ этой Руси съ особеннымъ сочувствіемъ, которое кажется неожиданнымъ при томъ хаотическомъ впечатлъніи, какое выносимъ изъ изученія того періода. Въ современной русской жизни осталось очень мало следовь отъ старой Кіевской Руси, отъ ся быта. Казалось бы, отъ нея не могло остаться какихъ-либо следовъ и въ народной памяти, а всего менъе благодарныхъ воспоминаній. Чъмъ могла заслужить благодарное воспоминание въ народъ Кіевская Русь со своей неурядицей, в вчной усобицей князей и нападеніями степныхъ поганыхъ? Между тѣмъ для него старый Кіевъ Владиміра Св. — только предметъ поэтическихъ и религіозныхъ воспоминаній. Языка до Кіева доводить: эта народная поговорка значить не то, что невъдома дорога къ Кіеву, а то, что вездѣ всякій укажеть вамъ туда дорогу, потому что по всѣмъ дорогамъ идутъ люди въ Кіевъ; она говорить то же, что среднев вковая западная поговорка: вс в дороги ведутъ въ Римъ. Народъ доселѣ помнитъ и знаетъ старый Кіевъ съ его князьями и богатырями, съ его св. Софіей и Печерской лаврой, непритворно любить и чтить его, какъ не любилъ и не чтилъ онъ ни одной изъ столицъ, его смънившихъ, ни Владиміра на Клязьмъ, ни Москвы, ни Петербурга. О Владимірѣ онъ забыль, да и въ свое время мало зналъ его; Москва была тяжела народу, онъ ее немножко уважаль и побаивался, но не любиль искренно; Петербурга онъ не любить, не уважаеть и даже не боится. Столь же сочувственно относится къ Кіевской Руси и наща исторіографія. Эта Русь не выработала прочнаго политическаго порядка, способнаго выдержать внашніе удары; однако изсладователи самыхъ различныхъ направленій вообще наклонны рисовать жизнь Кіевской Руси св'єтлыми красками. Гд'є причина такого отношенія? Въ старой кіевской жизни было много неурядицъ, много безтолковой толкотни; "безсмысленныя драки княжескія", по выраженію Карамзина, были прямымъ народнымъ бъдствіемъ. Зато въ князьяхъ того времени такъ живо было родственное, точнъе, генеалогическое чувство, такъ много удали, стремленія "любо налізти собъ славу, а любо голову свою сложить за землю Русскую", на поверхности общества такъ много движенія, а люди вообще неравнодушны къ временамъ, псполненнымъ чувства и движенія. Но это мы, поздніе наблюдатели, находимъ эстетическое удовольствіе въ оживленномъ движеніи, изображаемомъ лѣтописью XI—XII вв. Сами участники движенія навърное выносили нъсколько иное впечатлъніе изъ шума, какой они производили и переживали. Они видъли себя среди все осложнявшихся затрудненій и опасностей, вну-

треннихъ и внешиихъ, и все сильнее чувствовали, что съ этими дѣлами имъ не справиться разобщенными мѣстными силами, а необходимо дружное дъйствіе всей земли. Необходимость эта особенно живо должна была чувствоваться послъ Ярослава и Мономаха. Эти сильные князья умъли забирать въ свои руки силы всей земли и направлять ихъ въ ту или другую сторону. Безъ нихъ, по мѣрѣ того какъ ихъ слабые родичи и потомки запутывались въ своихъ интересахъ и отношеніяхъ, общество все яснье видьло, что ему самому приходится искать выхода изъ затрудненій, обороняться отъ опасностей. Въ размышленіяхъ о средствахъ для этого кіевлянинъ все чаще думалъ о черниговцѣ, а черниговецъ о повгородцѣ и всѣ вмѣстѣ о Русской землѣ, объ общемъ земскомъ дѣлѣ. Пробужденіе во всемъ обществъ мысли о Русской земль, какь о чемь-то цыльномь, объ общемъ земскомъ дёлё, какъ о неизбёжномъ, обязательномъ дълъ всъхъ и каждаго, — это и было кореннымъ, самымъ глубокимъ фактомъ времени, къ которому привели разнообразныя, несоглашенныя и нескладныя, часто противодъйствовавшія другь другу стремленія князей, боярь, духовенства, волостныхъгородовъ, всёхъобщественныхъсильтого времени. Историческая эпоха, въделахъкоторой весь народъ принималъ участіе и черезъ это участіе почувствоваль себя чімь-то цільнымъ, дълающимъ общее дъло, всегда особенно глубоковръзывается въ народной памяти. Господствующія идеи и чувства времени, съ которыми всѣ освоились и которыя легли во главу угла ихъ сознанія и настроенія, обыкновенно отливаются въ ходячія, стереотипныя выраженія, повторяемыя при всякомъ случать. Въ XI—XII вв. у насъ такимъ стереотиномъ была Русская земля, о которой такъ часто говорять и князья, и летописцы. Въ этомъ и можно видеть коренной факть нашей исторін, совершившійся въ тѣ вѣка: Рус-

ская земля, механически сцёпленная первыми кіевскими князьями изъ разнородныхъ этнографическихъ элементовъ въ одно политическое цёлое, теперь, теряя эту политическую цъльность, впервые начала чувствовать себя цъльнымъ народнымъ или земскимъ составомъ. Последующія поколенія вспоминали о Кіевской Руси, какъ о колыбели русской народности.

Этого факта, конечно, не докажешь какой-либо цитатой, общеземтыть или другимъ мыстомъ исторического памятника; но онъ сквозитъ всюду, въ каждомъ проявленіи духа и настроснія времени. Прочитайте или припомните разсказъ Даніила Паломинка изъ Черниговской земли о томъ, какъ онъ въ началѣ XII в. ставилъ русскую лампаду на гробѣ Господнемъ въ Герусалимъ. Пришелъ онъ къ королю Балдуину съ просьбой разрѣшить ему это дѣло. Король зналъ русскаго игумена и встрътилъ его ласково, потому что былъ онъ человъкъ добрый и смиренный. — Что тебъ надо, игумене русскій, спросиль онъ Даніила. — Князь и господинь, отвічаль ему Даніиль, хотьль бы я па гробь Господнемь поставить лампаду отъ всей Русской земли, за всѣхъ князей и за всѣхъ христіанъ Русской земли. По ходу политическихъ дѣлъ на Руси Черниговская область рано стала обособляться отъ другихъ русскихъ областей и земскія русскія чувства по характеру и отношеніямъ черниговскихъ Святославичей могли находить себъ пищи менъе, чъмъ гдъ-либо при тамошнихъ княжескихъ столахъ. Ничего этого не сказалось въ Словь о полку Игоревь, певець котораго принадлежаль къ черниговской княжеской дружинъ. Поэма вся проникнута живымъ общеземскимъ чувствомъ и чужда мёстныхъ сочувствій и пристрастій. Когда ея съверскіе и курскіе полки вступили въ степь, она восклицаетъ: "о Русская земля! уже ты за холмами". Эти полки зовутся въ ней русиками, русскими полками; разбитые, они ложатся за землю Русскую;

тоска разливается по всей Русской земль, когда распрострапилась въсть объ этомъ пораженіи. Не своихъ черниговскихъ Святославичей, а Мономаховичей, Всеволода изъ Суздальской земли, Рюрика и Давида изъ Смоленской, Романа съ Волыни зоветь свеерскій певець вступиться за обиду своего времени, за землю Русскую. Вездъ Русская земля, и нигдъ, ни въ одномъ памятникѣ не встрѣтимъ выраженія русскій народъ. Пробуждавшееся чувство народнаго единства цъплялось еще за территоріальные предёлы земли, а не за національныя особенности народа. Народъ — понятіе слишкомъ сложное, заключающее въ себъ духовно-нравственные признаки, еще не дававшіеся тогдашнему сознанію или даже еще не успъвшіе достаточно обнаружиться въ самомъ русскомъ населеніи. Притомъ не успѣли еще сгладиться остатки стариннаго племенного деленія, и въ пределахъ Русской земли было много нетронутыхъ ассимиляціей иноплеменниковъ, которыхъ еще нельзя было ввести въ понятіе русскаго общества. Изъ всъхъ элементовъ, входящихъ въ составъ государства, территорія наиболье доступна пониманію; она и служила опредъленіемъ народности. Потому чувство народнаго единства пока выражалось еще только въ идей общаго отечества, а не въ сознаніи національнаго характера и историческаго назначенія и не въ мысли о долгѣ служенія народному благу, хотя и пробуждалось уже помышленіе о нравственной отвътственности передъ отечествомъ наравнъ со святыней. На Любецкомъ съвздв князья, поцвловавъ крестъ на томъ, чтобы всемъ дружно вставать на нарушителя договора, скрѣпили свое рѣшеніе заклятіемъ противъ зачинщика: "да будеть на него кресть честной и вся земля Русская".

## Лекція XIII.

Русское гражданское общество въ XI и XII вв. — Русская Правда, какъ его отраженіе. — Два взгляда на этотъ памятникъ. — Особенности Русской Правды, указывающія на ея происхожденіе. — Необходимость переработаннаго свода мѣстныхъ юридическихъ обычаевъ для перковнаго судьи XI и XII вв. — Значеніе кодификаціи въ ряду основныхъ формъ права. — Византійская кодификація и ея вліяніе на русскую. — Церковно-судное происхожденіе Правды. — Денежный счетъ Правды и время ея составленія. — Источники Правды. Законъ русскій. — Кияжеское закоподательство. — Судебные приговоры князей. — Законодательные проекты духовенства. — Пособія, которыми они пользовались.

Я кончиль изображение политическаго порядка, установившагося на Руси въ XI и XII вв. Теперь я долженъ обратиться къ болье глубокой, зато и болье сокрытой отъ глазъ наблюдателя сферь жизни, къ гражданскому порядку, къ ежедневнымъ частнымъ отношеніямъ лица къ лицу и тыть интересамъ и понятіямъ, которыми эти отношенія направлялись и скрыплялись. Впрочемъ, я ограничусь лишь лицевою юридической стороной гражданскаго быта. До сихъ поръ господствуеть въ нашей исторической литературь убъжденіе, что эта частная юридическая жизнь древныйшей Руси наиболье полно и вырно отразилась въ древныйшемъ памятникъ русскаго права, въ Русской Правдю. Прежде

чёмъ взглянуть на частныя юридическія отношенія чрезъ это зеркало, мы должны разсмотрёть, насколько полно и вёрно отразило оно въ себё эти отношенія. Съ этой цёлью я остановлю предварительно ваше вниманіе на вопросё о происхожденіи и составё РусскойПравды и потомъ изложу въ главныхъ чертахъ ея содержаніе.

Два взгляда.

Въ нашей литературѣ по исторіи русскаго права господствують два взгляда на происхожденіе Русской Правды. Одни видять въ ней не оффиціальный документь, не подлинный памятникь законодательства, какъ онъ вышель изърукъ законодателя, а приватный юридическій сборникъ, составленный какимъ-то древнерусскимъ законовѣдомъ или иѣсколькими законовѣдами для своихъчастныхъ надобностей. Другіе считаютъРусскуюПравду оффиціальнымъ документомъ, подлиннымъ произведеніемъ русской законодательной власти, только испорченнымъ переписчиками, вслѣдствіе чего явилось множество разныхъ списковъ Правды, различающихся количествомъ, порядкомъ и даже текстомъ статей. Разберемъ Русскую Правду, чтобы провѣрить и оцѣнить оба эти взгляда.

Читая Русскую Правду, вы прежде всего узнаете по заглавію надъ первой статьей памятника въ древнѣйшихъ спискахъ, что это "судъ" или "уставъ" Ярославль. Въ самомъ памятникъ не разъ встрѣчается замѣчаніе, что такъ "судилъ" или "уставилъ" Ярославъ. Первое заключеніе, къ которому приводятъ эти указанія, то, что Русская Правда есть кодексъ, составленный Ярославомъ и служившій руководствомъ для княжескихъ судей ХІ в. И въ нашей древней письменности сохранилась память объ Ярославъ, какъ установителъ правды, закона: ему давалось иногда прозваніе Правосуда. Всматриваясь ближе въ памятникъ, мы соберемъ значительный запасъ наблюденій, разрушающихъ это первое заключеніе.

І. Встръчаемъ въ Правдъ нъсколько постановленій, из-Следы Яроданныхъ преемниками Ярослава, его дѣтьми и даже внукомъ Мономахомъ, которому принадлежитъ законъ, направленный противъ ростовщичества и занесенный въ Правду. Итакъ Правда была плодомъ законодательной дѣятельности не одного Ярослава.

II. Текстъ нѣкоторыхъ статей представляетъ не подлин-парафразы. ныя слова законодателя, а ихъ изложеніе, парафразу, принадлежащую кодификатору или повъствователю, разсказавшему о томъ, какъ законъ былъ составленъ. Такова, напримъръ, вторая статья Правды по пространной редакцін. Статья эта есть добавка, точне, поправка къ первой стать в о кровной мести и гласить: "послъ Ярослава собрались сыновья его Изяславъ, Святославъ, Всеволодъ и мужи ихъ и отмънили месть за убійство, а установили денежный выкупъ, все же прочес, какъ судилъ Ярославъ, какъ уставили и его сыновья". Вы видите, что это не подлинный тексть закона Ярославовыхъ сыновей, даже не тексть какого-либо закона, а протоколъ княжескаго събзда или историческое изложение закона словами кодификатора.

ІІІ. Въ Русской Правдѣ нѣтъ и слѣда одной важной ваівніе дуособенности древнерусского судебного процессо, одного изъ судебныхъ доказательствъ — судебнаго поединка, поля. Между тъмъ сохранились въ древнихъ источникахъ нашей исторіи сліды, указывающіе на то, что поле практиковалось какъ до Русской Правды, такъ и долго послѣ нея. Византійскій писатель Х в. Левъ Діаконъ въ разсказѣ о болгарскомъ походъ Святослава говоритъ, что русскіе въ его время имъли обыкновение рѣшать взаимныя распри "кровью и убійствомъ". Подъ этимъ неопредъленнымъ выраженіемъ можно еще разумѣть родовую кровную месть; но арабскій писатель Ибнъ-Даста, писавшій пісколько

раньше Льва, рисуеть намъ изобразительную картину судебнаго поединка на Руси въ первой половинъ Х в. По его словамъ, если кто на Руси имѣетъ дѣло противъ другого, то зоветь его на судъ къ князю, предъ которымъ и препираются объ стороны. Дъло ръшается приговоромъ князя. Если же объ стороны недовольны этимъ приговоромъ, окончательное рѣшеніе предоставляется оружію: чей мечь острже, тоть и береть верхъ. При борьбж присутствують родичи объихъ сторонъ, вооруженные. Кто одольеть вь бою, тоть и выигрываеть дело. Итакъ несомненно, что задолго до Русской Правды Ярослава въ русскомъ судопроизводствъ практиковалось поле, судебный поединокъ. Съ другой стороны, указанія на практику поля появляются въ памятникахъ русскаго права съ самаго начала XIII в. Почему Правда не знаетъ этого важнаго судебнаго средства, къ которому такъ любили прибъгать въ древнихъ русскихъ судахъ? Она знаетъ его, но игнорируетъ, не хочетъ признавать. Находимъ и объяснение этого непризнания. Духовенство наше настойчиво въ продолжение въковъ возставало противъ судебнаго поединка, какъ языческаго остатка, обращалось даже къ церковнымъ наказаніямъ, чтобы вывести его изъ практики русскихъ судовъ; но долго, едва ли не до конца XVI в., ея усилія оставались безуспъшны. Итакъ замъчается нъкоторая солидарность между Русской Правдой и юридическими понятіями древнерусскаго духовенства.

Русская Правда часть церковнаго свода. IV. По разнымъ спискамъ Русская Правда является въ двухъ основныхъ редакціяхъ, въ краткой и пространной. Въ письменности раньше становится извѣстна послѣдняя: пространную Правду мы встрѣчаемъ уже въ новгородской Кормчей конца XIII столѣтія, тогда какъ древнѣйшій списокъ краткой редакціи находимъ въ спискѣ новгородской лѣтописи конца XV в. Эта пространная Правда является

всегда въ одинаковомъ, такъ сказать, окружении, въ одномъ литературномъ обществъ. Краткая редакція Правды обыкновенно попадается въ памятникахъ чисто литературнаго свойства, не имѣвшихъ практическаго судебнаго употребленія, чаще въ спискахъ новгородской лѣтописи древнѣйшей редакціи. Правду пространную встрічаемь большею частью въ Кормчихъ, древнерусскихъ сводахъ церковныхъ законовъ, иногда въ сборникахъ каноническаго содержанія, носящихъ названіе Мприла Праведнаго. Такимъ образомъ Русская Правда жила и дъйствовала въ церковно-юридическомъ обществъ: ее встръчаемъ среди юридическихъ памятниковъ церковнаго или византійскаго происхожденія, принесенныхъ на Русь духовенствомъ и имъвшихъ практическое значеніе въ церковныхъ судахъ. Перечислю членовъ этого церковноюридическаго общества Правды. Вамъ извѣстно, что древняя русская Кормиая (Πηδάλιον) есть переводъ византійскаго Номоканона. Номоканонъ есть сводъ церковныхъ правилъ  $(\varkappa \alpha v \delta v \varepsilon \varsigma)$  и касающихся Церкви законовъ  $(v \delta \mu o \iota)$  византійскихъ императоровъ. Этимъ сводомъ и руководилась, частію руководится и досель русская Церковь въ своемъ управленіи и особенно въ судв по духовнымъ двламъ. Византійскій Номоканонъ, наша Кормчая, является въ нашей письменности съ цёлымъ рядомъ дополнительныхъ статей, внесенныхъ во вторую часть ея, въ отдёлъ императорскихъ законовъ. Главныя изъ нихъ таковы: 1) извлечение изъ законовъ Моисеевыхъ; 2) Эклога ('Εκλογή τῶν νόμων, выборка законовъ), сводъ, составленный при иконоборческихъ императорахъ-соправителяхъ первой половины VIII в. Львѣ Исаврѣ и его сынъ Константинъ Копронимъ; этотъ сводъ содержитъ преимущественно постановленія семейнаго и гражданскаго права, но въ немъ есть отдёлъ и о наказаніяхъ за уголовныя преступленія; 3) Законг судный людем или Судебникъ царя Константина: это — славянская передълка той же Эклоги, преимущественно ея статей о наказаніяхъ; передълка эта является въ славянской письменности даже раньше перевода самой Эклоги и, кажется, сдълана для болгаръ вскоръ послъ принятія ими христіанства, т.-е. въ ІХ в.; 4) Прохиронъ ('О πρόχειρος τόμος, Законъ градскій — jus civile), законодательный сводъ императора Василія Македонянина ІХ же въка; 5) цъликомъ или отрывками церковные уставы нашихъ первыхъ христіанскихъ князей Владиміра и Ярослава. Среди этихъ-то дополнительныхъ статей Кормчей обыкновенно и встръчаемъ мы нашу пространную Правду. Такъ она является не самостоятельнымъ памятникомъ древнерусскаго законодательства, а одной изъ дополнительныхъ статей къ своду церковныхъ законовъ.

Черты церковно-вивантійскаго права.

V. Разбирая дополнительныя статьи церковно-византійскаго происхожденія, замічаемь ніжоторую внутреннюю связь между ними и нашей Правдой: нъкоторыя постановленія послѣдней какъ будто составлены при содѣйствіи первыхъ. Напримъръ въ извлечении изъ Моисеевыхъ законовъ читаемъ статью о ночномъ воровствъ. Эта статья, заимствованная изъ книги Исходъ, въ нашей печатной Библіи читается такъ: "аще въ подкопаніи обрящется тать и язвенъ умреть, ивсть ему убійство; аще же взыдеть солице надъ нимъ, повиненъ есть, умретъ за него". Смыслъ этой статьн таковъ: если ночью захватять татя на мъстъ преступленія и убыотъ, не считать этого за убійство; если же его убыоть по восходъ солнца, то убійца виновень, должень самъ подвергнуться смертной казни. Въ нашей Правдъ читается такая статья о ночной татьбъ: "кого застануть ночью у клъти или на какомъ воровствъ, могутъ убить, какъ собаку; если же продержать пойманнаго вора до разсвъта, то должны вести его на княжій дворъ, въ судъ; если же воръ окажется

убитымъ, а сторонніе люди вид'вли его уже связаннымъ, то платить за убійство пеню въ 12 гривенъ". Вы чувствуете внутреннюю связь этой статьи съ приведеннымъ мъстомъ Моисеева закона, но видите также, какъ Моисеево постановленіе обрустло въ Правдт, приноровлено къ мтстному обществу и приняло своеобразныя туземныя формы выраженія. Другой примъръ. Въ числъ статей упомянутыхъ Эклоги и Прохирона мы встръчаемъ краткое постановленіе: "рабъ не послушествуетъ" (не допускается на судъ, какъ свидътель). У насъ на Руси кромъ рабовъ былъ еще классъ полусвободныхъ людей, называвшихся закупами. Въ Русской Правдъ читаемъ такую статью о свидетельстве въ суде, о послушествы: "свидътелемъ холопъ быть не можетъ (а послущества на холопа не складають); если не будеть свидътеля изъ свободныхъ людей, то по нуждъ можно призвать въ свидътели боярскаго тіуна (приказчика), но не другихъ (простыхъ) холоповъ; только въ маломъ искъ и то по нуждъ можно сослаться и на свидътельство закупа". Опять мысль Эклоги развита въ Правдѣ примѣнительно къ составу русскаго общества, выразилась въ чисто русской формъ. Или въ числъ статей упомянутаго Закона Суднаго людемъ мы встръчаемъ постановленіе о томъ, какъ наказывать человіка, который безъ спроса сядеть на чужую лошадь: "аще кто безъ повелвнія на чужемъ конв вздить, да ся тепеть по три краты", т.-е. наказывается тремя ударами. Въ нашей Правдъ есть постановление на тоть же случай, которое читается такъ: "кто сядеть на чужого коня безь спросу, три гривны за это". Русь временъ Правды не любила телесныхъ наказаній, и византійскіе удары плетью переведены въ Правдѣ на обычный у насъ денежный штрафъ; на гривны. Послъдній примъръ. Въ Законъ Судномъ есть взятая изъ Эклоги или Прохирона статья о рабъ, совершившемъ кражу на сторонъ, не

у своего господина: если господинъ такого раба-вора захочеть удержать его за собою, обязанъ вознаградить потерпъвшаго, въ противномъ случать долженъ отдать его въ полное владъніе потерпъвшему. Въ нашей Правдъ есть статья, по которой господинъ холопа, обокравшаго кого-либо, долженъ выкупать вора, платить вст причиненные имъ убытки и пени или же выдать его потерпъвшему; но въ нашей статьт къ этому прибавлено постановленіе, какъ поступать съ семьей холопа-вора и со свободными людьми, участвовавшими въ кражъ. Такъ мы замтивемъ, что составитель Русской Правды, ничего не заимствуя дословно изъ памятниковъ церковнаго и византійскаго права, однако руководился этими памятниками. Они указывали ему случаи, требовавшіе опредъленія, ставили законодательные вопросы, отвътовъ на которые онъ искаль въ туземномъ правъ.

Выводы.

Изложенныя наблюденія проливають нікоторый світь на происхожденіе Русской Правды. Мы замічаемь, что Русская Правда — законъ не одного Ярослава, еще составлялась и въ XII в., долго послѣ Ярославовой смерти, что она представляеть не вездѣ подлинный текстъ закона, а часто только его повъствовательное изложение, что Русская Правда игнорируеть судебные поединки, несомивнио практиковавшіеся въ русскомъ судопроизводствѣ XI и XII вв., но противные Церкви, что Русская Правда является не какъ особый самостоятельный судебникъ, а только какъ одна изъ дополнительныхъ статей къ Кормчей, и что эта Правда составлялась не безъ вліянія памятниковъ церковновизантійскаго права, среди которыхъ она вращалась. Къ чему приводить совокупность этихъ наблюденій? Думаю, къ тому, тексть Русской Правды сложился что читаемый нами сферѣ не княжескаго, а церковнаго суда, въ средѣ церковной юрисдикціи, нуждами и целями которой и руководился составитель Правды въ своей работъ. Церковный кодификаторъ воспроизводиль дъйствовавшее на Руси право, имъя въ виду потребности и основы церковной юрисдикціи, и воспроизводиль только въ мфру этихъ потребностей и въ духъ этихъ основъ. Вотъ почему Правда не хочетъ знать поля. Потому же она молчить о преступленіяхъ политическихъ, не входившихъ въ компетенцію церковнаго суда, также объ умычкъ, объ оскорбленіи женщинъ и дътей, объ обидахъ словомъ: эти дъла судились церковнымъ судомъ, но на основаніи не Русской Правды, а особыхъ церковныхъ законоположеній, какъ увидимъ. Съ другой стороны, до половины XI стольтія княжескому судью едва ли быль и нужень писанный сводь законовь. Княжескій судья могь обходиться безъ такого свода по многимъ причинамъ: 1) были еще крѣпки древніе юридическіе обычаи, которыми руководствовались въ судебной практикъ князь и его судьи; 2) тогда господствоваль состязательный процессь, пря, и если бы судья забыль или не захотълъ вспомнить юридическій обычай, то ему настойчиво напомнили бы объ немъ сами тяжущіяся стороны, которыя собственно и вели дёло и при которыхъ судья присутствоваль болье безучастнымь зрителемь или пассивнымь предсъдателемъ, чъмъ руководителемъ дъла; наконецъ 3) князь всегда могь въ случат нужды своей законодательной властью восполнить юридическую память или разрѣшить казуальное недоумъніе судьи.

Но если княжескіе судьи до половины или до конца XI в. могли обходиться безъ писаннаго свода законовъ, то такой сводъ быль совершенно необходимъ церковнымъ судьямъ. Со времени принятія христіанства русской Церкви была предоставлена двоякая юрисдикція. Она, во-первыхъ, судила встах христіанъ, духовныхъ и мірянъ, по никото-

рыма дёламъ духовно-нравственнаго характера, во-вторыхъ, судила никоторых христіанъ, духовныхъ и мірянъ, по встмо деламь церковнымь и нецерковнымь, гражданскимь и уголовнымъ. Эти нъкоторые христіане, во всъхъ дълахъ подсудные Церкви, образовали особое церковное общество, составъ котораго скоро увидимъ. Церковный судъ по духовнымъ дъламъ надъ всъми христіанами производился на основаніи Номоканона, принесеннаго изъ Византіи, и церковныхъ уставовъ, изданныхъ первыми христіанскими князьями Руси. Церковный судъ по нецерковнымъ уголовнымъ и гражданскимъ дѣламъ, простиравшійся только на церковныхъ людей, долженъ былъ производиться по мъстному праву и вызывалъ потребность въ письменномъ сводъ мъстныхъ законовъ, какимъ и явилась Русская Правда. Необходимость такого свода обусловливалась двумя причинами: 1) первые церковные судьи на Руси, греки или южные славяне, незнакомы были съ русскими юридическими обычаями; 2) этимъ судьямъ нуженъ былъ такой письменный сводъ туземныхъ законовъ, въ которомъ были бы устранены или по крайней мъръ смягчены нъкоторые туземные обычаи, особенно претившіе нравственному и юридическому чувству христіанскихъ судей, воспитанныхъ на византійскомъ церковномъ и гражданскомъ правѣ. Въ самомъ языкъ Русской Правды можно найти нъкоторыя указанія на то, что она вышла изъ среды, знакомой съ терминологіей византійскаго и южно-славянскаго права: такъ встрѣчаемъ чуждое русскому языку слово братучадо въ значеніи двоюроднаго брата, представляющее довольно механическій переводъ термина византійскихъ кодексовъ αδελфолац, также слово вражда въ смыслъ пени за убійство или вообще судебнаго взысканія, довольно употребительное въ южно-славянскихъ юридическихъ памятникахъ, между

прочимъ въ Законникъ Дущана и въ законъ Винодольскомъ. Наконецъ, и внъшнимъ видомъ своимъ Русская Правда указываетъ на свою связь съ византійскимъ законодательствомъ. Это — небольшой синоптическій кодексъ въ родъ Эклоги и Прохирона. Самая эта форма права, кодификація, была принесена къ намъ церковными законовъдами, которые одни понимали ея смыслъ и надобность.

Есть двъ основныя формы права: юридическій обычай и Форма воднзакона. Юридическій обычай—первоначальная, естественная форма права: на первыхъ ступеняхъ общежитія все право заключено въ юридическомъ обычав. Онъ слагается постепенно путемъ продолжительнаго примъненія къ одинаковымъ случаямъ или отношеніямъ извъстнаго правила, выработаннаго юридическимъ сознаніемъ народа подъ вліяніемъ историческихъ условій его жизни. Согласіе съ юридическими и религіозными воззрѣніями народа и продолжительность дъйствія сообщають этому правилу физіологически-принудительную силу привычки, преданія. Законъ есть правило, установленное верховной государственной властью удовлетворенія текущихъ нуждъ государства и подъ ихъ давленіемь тотчась получаеть обязательную силу, поддерживаемую всеми средствами государственной власти. Законъ является позднёе юридическаго обычая и первоначально только дополняеть или поправляеть его, а потомъ вытъсняеть и заміняеть новымь правомь. Кодификація является еще поздне и обыкновенно совмещаеть въ себе обе предшествующія формы права. По общепринятому ея пониманію, она не даеть новыхъ юридическихъ нормъ, а только приводить въ порядокъ правила, установленные юридическимъ обычаемъ и законодательствомъ, или примъняеть ихъ къ измѣняющимся нравамъ и юридическимъ воззрѣніямъ народа или потребностямъ государства. Но самое это упо-

рядоченіе и прим'єненіе д'єйствующих в нормъ нечувствительно измѣняетъ ихъ и подготовляетъ новое право. Въ Византіи по традиціи, шедшей отъ римской юриспруденціи, усердно обрабатывалась особая форма кодификаціи, которую можно назвать кодификаціей синоптической. Образецъ ея данъ былъ Институціями Юстиніана, а дальнѣйшими образчиками являются сосъди Русской Правды по Кормчей книгъ Эклога и Прохиронъ. Это — краткія систематическія изложенія права, скорте произведенія законовідінія, чімъ законодательства, не столько уложенія, сколько юридическіе учебники, приспособленные къ легчайшему познанію законовъ. Главы, или параграфы титуловъ, на которые раздълены эти кодексы, похожи на тезисы конспекта лекцій изъ курса гражданскаго права. Кромъ руководствъ такого рода, исходившихъ отъ законодательной власти, составлялись по ихъ типу перерабатывавшіе или пополнявшіе ихъ частные своды, извъстные подъ названіями "Эклоги приватной", "Эпанагоги, сведенной съ Прохирономъ", "Эклоги переработанной по Прохирону", и т. п. Эти приватныя руководства были въ ходу у грековъ въ тѣ же XI и XII вв., когда и у насъ производилась по византійскимъ образцамъ подобная кодификаціонная работа. Нужды містной церковной юрисдикціи привели къ этой работь, а византійская синоптическая кодификація дала ей готовую форму и пріемы. При такихъ пособіяхъ изложенными потребностями и вызвана была въ церковной средв попытка составить кодексъ, который воспроизводиль бы дайствовавшее на Русп юридическіе обычан примѣнительно къ принесеннымъ Церковію или измѣненнымъ подъ ея вліяніемъ понятіямъ и отношеніямъ. Плодомъ этой попытки и была Русская Правда. Итакъ, повторяю, Русская Правда родилась въ сферъ церковной юрисдикціи.

Изложенный разборъ Русской Правды даеть намъ воз-Сульба паможность отвётить на вопросъ, поставленный при самомъ началь ея изученія: быль ли это документь оффиціальный, дъло княжеской законодательной власти, или частный юридическій сборникъ, не имѣвшій ни оффиціальнаго происхожденія, ни обязательнаго дъйствія? Ни то, ни другое: Русская Правда не была произведениемъ княжеской законодательной власти; но она не осталась и частнымъ юридическимъ сборникомъ, получила обязательное дъйствіе, какъ законодательный сводъ, въ одной части русскаго общества; именно въ той, на которую простиралась церковная юрисдикція по нецерковнымъ дѣламъ, и въ такомъ обязательномъ значеній признаваема была самой княжеской властью. Впрочемъ можно думать, что дъйствіе Русской Правды съ теченіемъ времени перешло за предѣлы церковной юрисдикціи. До половины XI в. еще кръпкій древній обычай давалъ княжескимъ судамъ возможность обходиться безъ письменнаго свода законовъ. Но различныя обстоятельства, успъхи гражданственности, особенно появленіе христіанской Церкви съ чуждымъ для Руси церковнымъ и византійскимъ правомъ, съ новыми для нея юридическими понятіями и отнощеніями — все это должно было поколебать древній туземный юридическій обычай и помутить юридическую память судьи. Теперь судебная практика на каждомъ шагу задавала судьъ вопросы, на которые онъ не находиль отвъта въ древнемъ туземномъ обычав или отвътъ на которые можно было извлечь изъ этого обычая лишь путемъ его напряженнаго толкованія. Это должно было вызвать и среди княжескихъ судей потребность въ письменномъ изложеніи дъйствовавшаго судебнаго порядка, приноровленномъ къ измѣнившемуся положенію дёль. Русская Правда устраняла часть этихъ судебныхъ затрудненій: она давала отвъты на многіе

изъ этихъ новыхъ вопросовъ, старалась примѣниться къ новымъ понятіямъ и отношеніямъ. Я думаю, что съ теченіемъ времени Русская Правда, имѣвшая обязательное дѣйствіе только въ сферѣ церковной юрисдикціи, стала служить руководствомъ и для княжескихъ судей, но едва ли обязательнымъ, скорѣе имѣвшимъ значеніе юридическаго пособія, какъ бы сказать, справочнаго толкованія дѣйствовавшаго права. Итакъ Русская правда есть памятникъ собственно древнерусской кодификаціи, а не древнерусскаго законодательства. Въ этомъ надобно искать объясненія той видимой странности, что памятники не только государственнаго, но и церковнаго права дальнѣйшаго времени, воспроизводя нормы Правды, нигдѣ, сколько помнится, на нее не ссылаются.

Время со-

Когда происходила эта кодификаціонная работа? Отвътъ этоть вопрось — необходимое дополнение сказаннаго о происхожденіи Русской Правды. Въ древней новгородской льтописи читаемъ, что въ 1016 году Ярославъ, отпуская домой помогавшихъ ему въ борьбъ со Святополкомъ новгородцевъ, будто бы даль имъ "правду и уставъ списалъ", сказавъ имъ: "по сей грамотъ ходите, якоже списахъ вамъ, такоже держите". Вследъ за этими словами приведена краткая редакція Русской Правды съ дополнительными постановленіями сыновей Ярослава. Это извъстіе или преданіе возникло очевидно вследствіе желанія объяснить, почему въ летописи подъ 1016 годомъ помъщался этотъ памятникъ. Мы уже знаемъ, что въ пространную редакцію Правды внесено постановленіе вел. кн. Владиміра Мономаха; слёдовательно она продолжала составляться и въ первой половинъ XII в. Въ краткой редакціи еще нѣтъ этого постановленія: можно думать, что она составилась раньше великокняженія Мономаха, не позднъе самаго начала XII в. Но окончательный составъ, въ какомъ является Правда по пространной редакціи, она получила позднѣе половины XII в. Указаніе на это находимъ въ денежномъ счетъ, какого держится Правда. Это довольно запутанный вопросъ въ исторіи памятника. Познакомлю васъ съ нимъ, не вводя въ излишнія подробности.

Главнымъ видомъ возмездія не только за гражданскія, Денежный но и за уголовныя правонарушенія, какъ увидимъ, служать правды. въ Русской Правдѣ депежныя взысканія. Они высчитываются на гривны кунъ и ихъ части. Гривна значить фунть до появленія въ нашемъ языкі этого німецкаго слова, въ свою очередь происшедшаго отъ лат. pondus; гривна серебра фунть серебра. Куны — деньги; наше нынѣшиее слово деньги татарскаго происхожденія, означаеть звонкую монету и вошло въ нашъ языкъ не раньше XIII в. Гривной кунъ, т.-е. денежнымъ фунтомъ, назывался слитокъ серебра различной формы, обыкновенно продолговатый, служившій самымъ крупнымъ серебрянымъ мёновымъ знакомъ на древнерусскомъ рынкъ до XIV в. или нъсколько раньше, когда его замѣнилъ рублю. Гривна кунъ подраздѣлялась на 20 но*гатъ*, на 25 кунъ, на 50 ръзанъ; ръзана подраздълялась на векшы, на сколько именно — это не установлено точно. Въ памятникахъ нътъ прямыхъ указаній, какіе именно мъха назывались ногатами, кунами, ръзанами; но мы знаемъ, что это были мѣховыя денежныя единицы, какъ и слово куны въ смыслъ денегь вообще означало собственно мъха, ходившіе на рынкѣ какъ деньги. Въ извѣстныхъ уже вамъ древнихъ словахъ на св. Четыредесятницу проповъдникъ осуждаеть богатство, которое скрывають въ землю, между прочимъ "куны и порты (платье) на изъядение моли": это выражение не идеть къ металлическимъ деньгамъ. Но рано появились въ русскомъ оборотъ и металлическія деньги. Я уже говориль, что въ предълахъ Европейской Россіи

находили и находять очень много кладовъ съ диргемами, арабскими монетами VIII—X вв. Диргемъ — это серебряная монета съ нашъ полтинникъ, только тоньше его. Клады большею частью некрупные, содержать монеты не болье фунта. Такіе клады, какъ найденный въ Муромѣ, вѣсомъ болье двухь пудовь (болье 11 тыс. монеть), — большая ръдкость. Замъчательно, что въ этихъ кладахъ рядомъ съ дѣльными диргемами находили обыкновенно множество ихъ частей, половинокъ, четвертей и болѣе мелкихъ долей. Въ одномъ кладъ съ монетами Х в., найденномъ подъ Рязанью, оказалось при 15 цёльныхъ диргемахъ до 900 кусочковъ, изъ которыхъ самые мелкіе равнялись 1/40 диргема. Это подало поводъ къ очень въроятному предположенію, что у насъ різали и крошили диргемы, чтобы получить мелкую размѣнную монету. Свою монету, русскіе "сребреники" въсомъ не болъе диргема, у насъ начали чеканить только при Владимірѣ Св. и то повидимому въ небольшомъ количествъ. Устанавливалось опредъленное рыночное отношеніе диргемовъ и ихъ частей къ мѣховымъ цѣнностямъ, отъ которыхъ они получали и свои названія: часть диргема, за которую покупали мѣхъ рѣзану, называлась разаной и т. п. Такъ разсчеты производились, какъ бы сказать, на двъ валюты, мъховую и металлическую. Памятники не разъ и сопоставляютъ тѣ и другія денежныя единицы: "а пять ногать за лисицу, а за три лисицы 40 кунъ безъ ногаты", какъ читаемъ въ одномъ документъ XII в. Въ Русской Правдъ находимъ указаніе и на постоянное соотношеніе м'єховых и металлических цінностей. Она устанавливаетъ одну добавочную пошлину къ судебнымъ пенямъ въ 5 кунъ — "на мъхъ 2 ногатъ": это значитъ, что 5 металлическихъ кунъ могутъ быть замѣняемы двумя мѣховыми ногатами. Итакъ мѣхъ-ногата равнялся 21/2

металлическимъ кунамъ. Лыбопытно, что подобное соотношеніе тъхъ и другихъ ценностей встречаемъ и у волжскихъ болгаръ. Тогдашніе рынки отличались устойчивостью цѣнъ, а при оживленныхъ торговыхъ сношенілхъ Руси съ болгарскимъ Поволжьемъ, скрѣплявщихся договорами, русскія рыночныя цёны вывозныхъ товаровъ могли имёть тьсную связь съ болгарскими. Арабъ Ибнъ-Даста, писавшій въ первой половинъ Х в., говорить объ этихъ болгарахъ, что у нихъ звонкую монету замѣняють куньи мѣха, а каждый мъхъ стоитъ 21/2 диргема. Если можно сближать данныя, раздёленныя такимъ пространствомъ и временемъ, то металлической куной на Руси временъ Русской Правды служиль диргемъ.

Въ разное время сообразно измѣнявшейся цѣнности Его измѣнесеребра на Руси гривна кунъ имѣла неодинаковый вѣсъ. Въ Х в., какъ видно изъ договоровъ Олега и Игоря съ греками, она равнялась приблизительно 1/з фунта. До насъ дошло немало гривенъ въсомъ въ нолфунта или около того: по соображенію данныхъ объ исторіи денежнаго обращенія на Руси такія гривны надобно отнести къ XI и началу XII вв., ко временамъ Ярослава, Мономаха и Мстислава I. Но во второй половинъ XII в. извъстныя намъ обстоятельства стѣснили внѣшнюю торговлю Руси; приливъ драгоцѣнныхъ металловъ изъ-за границы сократился, серебро вздорожало и изъ памятниковъ конца XII и начала XIII в. видимъ, что въсъ гривны кунъ уменьшился вдвое, до 1/4 фунта. Эта перемъна измънила и денежный счеть. Гривна кунъ, ставъ легковъснъе вслъдствіе вздорожанія серебра, сохранила прежнюю покупную силу, такъ какъ въ связи и соразмърно съ тъмъ товары подешевъли. Но иноземная серебряная монета, служившая размѣнными частями гривны кунъ, приходила къ нимъ съ прежнимъ въсомъ, а мъха,

деньги, сохранили въ русскомъ оборотъ прежнюю какъ покупную силу и, значить, измѣнилось ихъ рыночное отношеніе и отношеніе всёхъ товаровъ къ металлическимъ единицамъ: мѣхъ-ногата, прежде стоившій 21/2 цѣльныхъ диргема-куны, теперь сталь стоить 21/2 полудиргема-ръзаны и полудиргемъ, наша ръзана, теперь покупалъ на рынкъ то же, за что прежде платили цёлый диргемъ, нашу куну. По привычкъ обозначать иноземную монету туземными названіями равноцінных ей міховь різану стали теперь называть куной и считать въ гривнъ 50, а не 25 кунъ. Такъ можно объяснить, почему въ пеняхъ, выраженныхъ въ краткой редакціи Русской Правды рѣзанами, пространная редакція всюду заміняеть різаны кунами, не изміняя самой цифры пени: за украденную ладью въ первой редакціи пени 60 разанъ, во второй 60 кунъ и т. п. Итакъ Русская Правда получила законченный составь въ второй половинъ XII или въ началѣ XIII в. Если начало ея составленія можно отнести ко времени Ярослава, то, значить, вырабатывалась не менте полутора стольтія.

Псточинки.

Выяснивъ происхожденіе Русской Правды, т.-е. потребность, вызвавшую ея составленіе, и опредѣливъ приблизительно время, когда она составлялась, мы получаемъ одно основаніе для отвѣта и на другой вопросъ, поставленный при началѣ ея изученія: насколько полно и вѣрно отразился въ ней дѣйствовавшій на Руси юридическій порядокъ? Но необходимо имѣть для того еще и другое основаніе: надобно видѣть, какими источниками и какъ пользовался кодификаторъ, точнѣе, рядъ кодификаторовъ, работавшихъ надъ кодексомъ.

Источники Русской Правды опредѣлились самымъ ея происхожденіемъ и назначеніемъ. Это быль судебникъ, назначенный для суда надъ церковными людьми по нецер-

ковнымъ дѣламъ. Ему предстояло черпать нормы изъ источниковъ двоякаго рода, церковныхъ и нецерковныхъ. Начнемъ съ послѣднихъ.

По договорамъ Руси съ греками Хв. за ударъ мечомъ или другимъ оружіемъ, нанесенный русскимъ греку или грекомъ русскому, положено денежное взысканіе "по закону русскому". Этоть законь русскій, т.-е. обычное право языческой Руси, и легь въ основание Русской Правды, быль основнымъ ея источникомъ. Опасаюсь, что опредъливъ этоть источникь, какъ обычное право языческой Руси, я сказаль неясно и даже неточно. Предметь сложнее, чемъ можеть показаться по такому опредъленію. Одно ли и то же законъ русскій договоровъ и тотъ же законъ временъ Русской Правды, когда она пользовалась имъ, какъ источникомъ? Мирясь съ греками подъ стѣнами Константинополя, Олегь, еще истый варягь, съ мужами своими, въбольшинствъ, если не исключительно, тоже варягами, "по русскому закону" клялись въ соблюденіи мира славянскими богами, Перуномъ, "богомъ своимъ", и Волосомъ. Значитъ, законъ русскій — это юридическій обычай Руси, смішаннаго варягославянскаго класса, который господствоваль надъ восточными славянами и вель дёла съ Византіей. Этоть обычай быль такого же смѣшаннаго происхожденія и состава, какъ и классъ, жизнь котораго онъ нормировалъ. Но трудно было бы различить въ немъ составные элементы, варяжскій и славянскій, и именно по Русской Правдъ. Два въка совмъстнаго жительства обоихъ племенъ — достаточно времени для сліянія разноплеменныхъ обычаевъ въ органическинеразділимое цілое. Притомъ въ торговыхъ городахъ по Днъпру и другимъ ръкамъ равнины и пришельцы-варяги, и сами туземцы-славяне вступали въ такія условія и отношенія, которыя въ этихъ городахъ возникали впервые и

Законг русскій.

потому не могли найти себъ готовыхъ нормъ ни въ варяжскомъ, ни въ славянскомъ юридическомъ обычать. Въ IX в. варяги въ этихъ городахъ сдѣлались господствующимъ классомъ, по крайней мъръ наиболъе виднымъ его элементомъ, въ началѣ Хв. при Олегѣ клялись богами подвластныхъ имъ славянъ, какъ своими, посредствомъ византійской службы и торговли стали проводниками византійскихъ юридическихъ понятій и обычаевъ въ городское населеніе Кіевской Руси, внесли въ ея управленіе и право нѣсколько своихъ административныхъ и юридическихъ понятій вмѣстѣ съ терминами ябетникъ, тіунъ, гридъ, вира, съ княженія Игоря явились первыми проводниками христіанства на Руси, при язычникъ Владиміръ дали ей первыхъ христіанскихъ мучениковъ изъ своей среды, а въ эпоху составленія Русской Правды ихъ недалекіе ославянившіеся потомки смотръли на единоплеменниковъ своихъ, на новопришлыхъ варяговъ, молившихся по-католически, какъ на некрещеныхъ чужаковъ, "варяговъ, крещенія не имъющихъ", по выраженію одной цзъ редакцій Русской Правды. Въ такомъ составъ дошель русскій законъ до кодификаторовъ Русской Правды. Въ русскомъ законъ отразился быть, сложившійся въ русскихъ торговыхъ городахъ IX — XI вв. Онъ имълъ отдаленные корни въ народныхъ языческихъ обычаяхъ варяжскихъ и славянскихъ; но эти корни подъ разносторонними вліяніями получили такое развитіе, такъ обросли новыми бытовыми образованіями въ два вѣка совмѣстнаго жительства и племеннаго сліянія разсвянныхъ по русскимъ городамъ варяговъ съ туземцами славянами, что представляли уже особую быговую формацію, отличную отъ древняго народнаго обычая, еще державшагося въ сельскомъ славяно-русскомъ населеніи и, можетъ быть, кой-гдѣ въ Скандинавіи. Русская Правда, воспроизводя действующее

право Руси своего времени, имѣла въ виду этотъ новый бытовой складъ высшихъ городскихъ классовъ, отмъчая черты народнаго обычая только по связи его съ этимъ складомъ въ видѣ сословныхъ особенностей или насколько последній посредствомъ землевладенія и торговаго общенія соприкасался съ народной сельской средой. Приведу одинъпримъръ въ пояснение своей мысли. Въ статьяхъ, относящихся къ семейному праву, Русская Правда разумъетъ христіанскую семью, создаваемую церковныхъ бракомъ. Одна статья опредъляеть положение и внъбрачной семьи, "робьихъ дътей" съ ихъ матерью по смерти ихъ отца: они получають свободу. Изъ другого памятника узнаемъ, что имъ при этомъ выдѣлялась изъ имущества умершаго отца "прелюбодъйная часть". Но изъ правилъ митрополита Іоанна ІІ видимъ, что сто лѣтъ спустя послѣ крещенія Руси "простые люди", не князья и не бояре, обыкновенно заводили семьи по старому языческому обычаю, безъ церковнаго вънчанія, и Церковь признавала такія семьи внъбрачными, незаконными. Невъроятно, чтобы и въ этихъ семьяхъ къ порядку наслъдованія примънялась норма "прелюбодъйной части": тогда въ огромной массъ русскаго простонародья не оказалось бы ни законныхъ семей, ни законныхъ прямыхъ наследниковъ. Между темъ изъ Ярославова церковнаго устава видимъ, что "невѣнчальная жена", незаконная съ церковной точки эрвнія, признавалась законной съ точки зрѣнія юридической, если при ней не было у мужа жены "вѣнчальной": самовольный разводъ такихъ невънчальныхъ супруговъ подлежалъ взысканію, какъ и самовольный разводъ законныхъ; только взысканіе это было вдвое легче. Русская Правда игнорируеть эти, какъ бы сказать, внъбрачные браки, державшіеся на древюридическомъ обычав и даже терпимые новымъ немъ

правомъ христіанской Руси. Итакъ въ законю русскомъ, насколько онъ служилъ источникомъ для Русской Правды, надобно видъть не первобытный юридическій обычай восточныхъ славянъ, а право городовой Руси, сложившееся изъ довольно разнообразныхъ элементовъ въ IX — XI вв.

Кинжеское законодательство.

Рядомъ съ закономъ русскимъ кодификаторъ черпалъ и изъ другихъ источниковъ, открывшихся или расширившихся съ принятіемъ христіанства, которые давали ему нормы, измѣнявшія или развивавшія этоть законь. Важнѣйшимъ изъ нихъ надобно признавать законодательныя постановленія русскихъ князей: такъ во второй стать в пространной Правды изложенъ законъ Ярославовыхъ сыновей, замѣнявшій родовую месть за убійство денежной пеней съ обстоятельнымъ изложеніемъ въ дальнъйшихъ статьяхъ таксы денежныхъ взысканій и другихъ процессуальныхъ подробностей, относящихся къ дёламъ объ убійствъ. Самая идея законодательной обязанности, свыше возложенной на государя, мысль о возможности и даже необходимости регулировать общественную жизнь волею власти была принесена къ намъ вмёстё съ христіанствомъ, внушалась съ церковной стороны. Вторымъ источникомъ были судебные приговоры князей по частнымъ случаямъ, превращавшіеся въ прецеденты: это наиболье обычный способъ древныйшаго законодательства. Таковъ приговоръ Изяслава Ярославича, присудившаго къ двойной вирѣ жителей Дорогобужа за убійство княжескаго "конюха стараго", т.-е. конюшаго старосты или приказчика: приговоръ этотъ занесенъ въ Правду, какъ общій законъ, причислившій княжескаго старосту конюшаго по размѣру пени за его убійство къ составу старшей дружины князя. Къ обоимъ этимъ источникамъ надобно прибавить еще третій — законодательные проекты духовенства, принятые князьями. Следы этой законодатель-

ной работы духовенства мы замычаемь уже въ лытописномъ Вывые дуразсказъ о князъ Владиміръ. Когда усидились разбои въ Русской земль, епископы предложили этому князю денежную пеню за разбой болье тяжкой правительственной карой: въ Русской Правдѣ находимъ постановленіе, въ силу котораго разбойникъ наказуется не денежной пеней, а "потокомъ и разграбленіемъ", конфискаціей всего имущества преступника и продажей его самого въ рабство за границу со всёмъ семействомъ. Этоть источникъ служилъ однимъ изъ путей, даже главнымъ путемъ, которымъ проникало въ русское общество вліяніе церковно-византійскаго, а черезъ него и римскаго права. Это вліяніе важно не только новыми юридическими нормами, какія оно вносило въ русское право, но и общими юридическими понятіями и опредізленіями, которыя составляють основу юридическаго сознанія. Правовому вѣдънію духовенства открыта была преимущественно область семейныхъ отношеній, которыя приходилось перестраивать заново. Здёсь ему даны были значительныя полномочія, не только судебныя, но и законодательныя, въ силу которыхъ оно довольно независимо нормировало семейную жизнь, примъняя къ мъстнымъ условіямъ свои каноническія установленія. Поэтому съ большою віроятностію можно предполагать, что отдёль статей въ Русской Правдѣ о порядкѣ наслѣдованія, опекѣ, о положеніи вдовъ и ихъ отношеніи къ дѣтямъ составленъ подъ прямымъ или косвеннымъ вліяніемъ этого источника. Такъ въ составъ имущества вдовы точно различены вдовья часть, выдъляемая ей изъ наслъдства дътей на прожитокъ смерти или вторичнаго замужества, и то, что ей даль мужъ въ полную собственность и что даже выражено въ формуль, напоминающей римскій терминъ полной собственности (dominium): "а что на ню мужъ взложить, тому же есть госпожа".

Пособія

Пособія, какими пользовались церковная юрисдикція и церковная кодификація при разрѣшеніи и формулированіи встрѣчавшихся имъ случаевъ, также можно причислить къ источникамъ Русской Правды, насколько такіе случаи нашли себѣ въ ней мѣсто. Такими пособіями прежде всего служили тѣ дополнительныя статьи Кормчей, среди которыхъ помъщалась и Русская Правда. Самое присутствіе ихъ въ составъ такого памятника, какъ Кормчая, служило достаточнымъ доказательствомъ ихъ авторитета, какъ источниковъ права. Но древнерусскіе церковные законов'єды не пренебрегали источниками менте авторитетными, если находили въ нихъ подходящій матеріаль; только трудно уловить ихъ. Кажется сохранился слъдъ одного изъ нихъ. Въ Русской Правдъ есть рядъ статей о побояхъ и поврежденіи руки, ноги и другихъ членовъ тѣла. Въ такъ-называемой "Эклогъ, переработанный по Прохирону", приватномъ руководствъ права, относимомъ извъстнымъ канонистомъ Цахаріэ ко времени позднѣе начала Хв., встръчается рядъ статей подобнаго же содержанія. Взысканія, назначаемыя въ нѣкоторыхъ изъ этихъ статей, вызывають невольное предположеніе, не имѣлъ ли этихъ статей передъ глазами составитель Русской Правды, когда формулироваль пени за побои и членовредительство. Такъ за порчу глаза носа эта Эклога назначаеть въ пользу потерпъвшаго пеню въ 30 сиклъ (восточная монета); въ Правдѣ за то же положено пени и вознагражденія потерпъвшему 30 гривенъ; за выбитіе зуба въ Эклогѣ 12 золотыхъ (номисма), въ Правдъ 12 гривенъ кунъ. Эта частная греческая компиляція была мало извъстна древнерусскимъ правовъдамъ и, если не ошибаюсь, не оставила зам'ятнаго слуда въ старинной юридической письменности. Если это сходство — не случайное совпаденіе, то у составителей Русской Правды можно подозр'ввать довольно разнообразные и даже неожиданные источники.

## Лекція XIV.

Предстоящіе вопросы о составленіи Русской правды. — Слёды частичной кодификаціи въ древнерусской юридической письменности. --Сведеніе и переработка частично составленныхъ статей. — Составленіе и составъ Русской Рравды; взаимное отношение основныхъ ся редакцій. — Отношеніе Правды къ дійствовавшему праву. — Гражданскій порядокъ по Русской Правдъ. — Предварительная замътка о значеніи памятниковъ права для историческаго изученія гражданскаго общества. — Раздёльная черта между уголовнымъ и гражданскимъ правомъ по Русской Правдъ. - Система наказаній. - Древняя основа Правды и поздивншія наслоенія. — Сравнительная оцвика имущества и личности человъка. — Двоякое дъленіе общества. — Имущественныя сделки и обязательства. — Русская Правда — кодексъ капитала.

Мы разсмотрѣли замѣтные источники Русской Правды, обработка Но мы не можемъ подступить къ бытовому содержанію въ памятэтого памятника, не ръшивъ еще одного и очень труднаго вопроса, — какъ онъ составлялся. Это вопросъ о томь, какъ составители Правды пользовались своими источниками и какъ, какимъ кодификаціоннымъ процессомъ и изъ какихъ частей составилась Правда.

Въ Правдъ замътевъ двоякій способъ пользованія источниками, формальный и матеріальный: или брали изъ источника только юридическій казусь, который нормировали по другимъ источникамъ, или заимствовали самую юридическую норму. Первый способъ преобладаль въ отношении къ иноземнымъ, византійскимъ источникамъ, второй въ отношеній къ своимъ, туземнымъ. Разбирая въ прошлый часъ

Формальный спосохранившіеся въ Правдѣ признаки ея происхожденія, я уже привель нѣсколько образчиковь такого казуальнаго отношенія къ переводнымъ дополнительнымъ статьямъ Кормчей. Этотъ способъ, конечно, имълъ свое и важное дидактическое значеніе въ развитіи русскаго правовъдънія: онъ пріучаль правовъдовь различать и опредълять людскія отношенія, вникать въ смыслъ и духъ правовъденія въ отношеніе права къ жизни, — словомъ, вырабатываль и изощряль юридическое мышленіе. Отсюда же Русская Правда усвоила и одну внутреннюю особенность византійской синоптической кодификаціи. Эта кодификація стояла подъ двойнымъ вліяніемъ — римской юриспруденціи и христіанской пропов'тди. Первая внесла въ нее пріемъ юридическаго трактата, вторая — пріемъ религіозно-правственнаго назиданія. пріема сливаются у византійскаго кодификатора въ наклонность оправдывать, мотивировать законъ. Нашъ памятникъ по мёрё силь подражаль этой наклонности. Мотивы очень разнообразны: ими служать какъ психологическія и нравственныя побужденія, такъ и практическія ціли, житейскіе разсчеты. Одна статья Русской Правды гласить, что холоны за кражу не подлежать пенъ въ пользу князя, "зане суть несвободни". По другой стать ваимодавець, давшій взаймы болъе 3 гривенъ безъ свидътелей, терялъ право иска. Судья обязанъ былъ объяснить истцу отказъ въ искъ резолюціей, смыслъ которой, придерживаясь ея драматической формы, можно передать такъ: "ну, братъ, извини, самъ виноватъ, что такъ раздобрился, повъриль въ долгъ столько денегъ безъ свидътелей".

Матеріальный. Какъ не важенъ самъ по себъ формальный способъ пользованія источниками со стороны Русской Правды, для исторіи положительнаго права важнъе другой способъ, матеріальный: зато онъ менъе уловимъ. Легко подыскать въ ис-

точник в статью, нормирующую одинаковый съ извъстной статьей Правды юридическій казусь; гораздо труднье угадать, какъ создалась въ последней самая норма, непохожая на соотвътствующую статью источника. Остановимся прежде всего на одномъ внъшнемъ библіографическомъ наблюденіи. Въ древнерусской юридической, преимущественно церковно- пыя древнеюридической письменности встрачаемъ одинокія статьи русскаго происхожденія, какъ будто случайно попавшія въ то мъсто, гдъ мы ихъ находимъ, не имъющія органической связи съ памятникомъ, къ которому онъ прицъплены. Въ нашей старинной письменности обращалась компиляція, носящая названіе Книго Законных, изслідованная и изданная покойнымъ профессоромъ каноническаго права А. С. Павловымъ. Это-сборникъ, составленный изъ нѣсколькихъ памятниковъ византійскаго права въ славянскомъ переводѣ; между ними помѣщался и Законъ о казнъхъ, переводъ уголовнаго титула изъ извъстнаго намъ Прохирона. Греко-римское право не допускало брака госпожи со своимъ рабомъ. По статьъ упомянутаго титула бездётная вдова, сблизившаяся со своимъ рабомъ, подвергалась остриженію и телесному наказанію, а если имъла законныхъ дътей, лишалась еще въ пользу пхъ своего имущества, кромъ доли, необходимой на прожитокъ. Русскій переводчикъ или кто другой прибавилъ къ этой византійской стать всвою собственную, совершенно несогласную съ византійскимъ правомъ: по ней бракъ вдовы со своимъ рабомъ не только является возможнымъ, но и сопровождается для нея лишь обычными юридическими послъдствіями вторичнаго замужества. Эта статья не попала въ отдѣлъ Русской Правды о семейномъ правѣ. Не попала въ Правду и русская статья, находящаяся среди статей Эклоги въ одномъ древнемъ спискъ Мърила Праведнаго и носящая заглавіе "о уставленьи татьбы". Здёсь устанавли-

вается подсудность дёль о кражё, когда поличное и самъ воръ окажутся въ другомъ округѣ (волости), не въ томъ, гдъ совершена кража. Другія такія же бродячія статьи попадали только въ нѣкоторые списки Правды болѣе поздняго времени, не попавъ въ древнъйшіе. Такъ въ одномъ спискъ Правды XV в. пом'вщена статья о челов'вк'в, обманомъ, подъ предлогомъ какого-либо предпріятія или порученія выманившемъ у кого-либо деньги ("полгавъ куны у людей") и убъжавшемъ въ чужую землю: это преступление приравнивается по презумпціи къ татьбѣ, а не къ торговой несостоятельности, несчастной или какой-либо иной, наказуемой несходно съ татьбой. Статья помъщена не на мъстъ, не среди статей о татьбъ, а въ концъ, какъ прибавленіе, рядомъ съ другой такъ же не попавшей на свое мъсто позднъйшей статьей о вознагражденіи человѣка, несправедливо по чьему-либо иску подвергшагося аресту или наказанію кнутомъ. Въ нъкоторыхъ спискахъ Правды находимъ другія вставныя или приписныя статьи, не нашедшія себѣ мѣста въ другихъ спискахъ. Одна изъ нихъ, о безчестьи, особенно неудачно помѣщалась въ Правдѣ: это, какъ увидимъ при разборѣ Ярославова церковнаго устава, схолія—или, точніве, примівчаніе—къодной изъ его статей, безъ которой она совершенно непонятна; она не имфетъ связи ни съ какой статьей Правды, однако приписывалась обыкновенно къ последней и, сколько ми въ одномъ спискъ не поставлена на своемъ мѣстѣ въ Ярославовомъ уставѣ. Встрѣчаемъ, наконецъ, статьи, даже цёлыя группы статей, обращавшихся въ письменности отдёльно и вмёстё съ темъ вошедшихъ во всё списки пространной Правды съ некоторыми текстуальными измѣненіями или въ редакціонной переработкѣ, но съ сохраненіемъ сущности содержанія. Въ отдёлё Правды о холопствъ есть статья, ограничивающая источники неволи: человъкъ, отданный или поступившій въ срочную работу за долгь, за прокормь или за ссуду подъ работу, не считается холопомъ, можетъ уйти отъ хозяина до срока, только обязанъ вознаградить его, т.-е. уплатить долгъ или ссуду либо заплатить за прокормъ. Одинъ изъ этихъ случаевъ, исключающихъ порабощеніе, сходно формулированъ въ одномъ изъ русскихъ прибавленій къ болгарской компиляціи, Закону Судному: кто отдается въ работу въ голодное время, не становится холопомъ одерноватымъ, т.-е. полнымъ, "дернь ему не надобъ"; онъ можетъ уйти, только заплативъ 3 гривны, разумъется, если не заработалъ прокорма, а исполненная работа въ счетъ не идетъ, "служилъ даромъ".

Я привель далеко не вст извтстныя статьи такого рода. Сфера, гдт Дальнъйшее изучение древнерусской письменности, въроятно, тывались. увеличить ихъ количество, и теперь уже довольно значительное. Онъ вскрывають процессь, бросающій свъть на составленіе Русской Правды. Видимъ, что систематической кодификаціи, изъ которой выходили памятники, подобные Русской Правдѣ, предшествовала частичная выработка отдъльныхъ нормъ, которыя потомъ подбирались въ болѣе или менъе полные своды или по которымъ перерабатывались своды, раньше составленные. Гдѣ, въ какой общественной средъ происходила эта важная для исторіи нашего древняго права работа? Вы, въроятно, догадываетесь, какую среду я назову: эта была сфера церковной юрисдикціи, т.-е. та часть духовенства, пришлаго и туземнаго, которая, сосредоточиваясь около епископскихъ канедръ, подъ руководствомъ епископовъ служила ближайшимъ орудіемъ церковнаго управленія и суда. Никакой другой классъ русскаго общества не обладалъ тогда необходимыми для такой работы средствами ни общеобразовательными, ни спеціально-юридическими. Отъ XI и XII вв. до насъ дошло нфсколько намят-

никовъ, ярко освъщающихъ ходъ этой работы. Переходъ оть язычества къ христіанству сопряжень быль съ большими затрудненіями для неопытныхъ христіанъ и ихъ руководителей. Подчиненные церковные правители, судьи, духовники, обращались къ епископамъ съ вопросами по дёламъ своей компетенціи, возбуждавшимъ недоумѣнія, и получали отъ владыкъ руководительные отвъты. Вопросы относились большею частью къ церковной практикъ и христіанской дисциплинъ, но касались неръдко и чисто юридическихъ предметовъ, роста и лихоимства, церковныхъ наказаній за убійство и другія уголовныя преступленія, брака, развода и виъбрачнаго сожительства, крестоцълованія, какъ судебнаго доказательства, холопства и отношенія къ нему церковнаго суда. Рядомъ съ вопросомъ, въ какой одеждъ пристойно ходить христіанину, и отвѣтомъ — въ чемъ хотятъ, бѣды нътъ, хотя бы и въ медвъжинъ, — спрашивали, какъ наказывать рабовъ, совершившихъ душегубство, и получали отвътъ: половиннымъ наказаніемъ и даже легче того, потому что несвободны. Пастырскія правила примінялись къ судебной практикъ, становились юридическими нормами и находили себъ письменное изложение въ видъ отдъльныхъ статей, которыя записывались, гдв приходилось. Эти разсвянныя статьи потомъ подбирались въ группы и въ цѣлые своды, пногда съ новой переработкой, въ болье или менье измъненной редакціи.

Ихъ подборъ въ разныхъ спискахъ Правды.

Есть признаки, позволяющіе предполагать участіе такой частичной выработки и разновременнаго подбора статей въ составленіи Русской Правды. Этимъ можно объяснить несходство списковъ Правды въ количествъ, порядкъ и изложеніи статей. Мы различаемъ двъ основныя редакціи памятника, краткую и распространенную. Краткая состоить изъ двухъ частей: одна содержить въ себъ небольшое ко-

личество статей (17) объ убійствѣ, побояхъ, о нарушеніи права собственности и способахъ его возстановленія, о вознагражденіи за порчу чужихъ вещей; вторая излагаетъ рядъ постановленій, принятыхъ на съёздё старшихъ Ярославичей, о пеняхъ и вознагражденіяхъ за тѣ же преступленія противъ жизни и имущества, а также о судебныхъ пошлинахъ и расходахъ. Въ пространной редакціи статьи краткой развиты и изложены стройные и обстоятельные, при чемъ постановленія княжескаго събзда включены въ общій распорядокъ свода. Можно было бы принять краткую редакцію за выборку изъ пространной, если бы этому не мъшали два препятствія. По одной стать в краткой редакціи за холопа, нанесшаго ударъ свободному человъку, господинъ его платить пеню, если не хочеть выдать его, а затъмъ гдъ потерпъвшій встрътить того холопа, "да быють (убыють) его". Воспроизводя эту статью, пространная редакція прибавляеть, что при встрѣчь съ тьмъ холопомъ Ярославъ уставилъ было убить его, но сыновья Ярослава предоставили оскорбленному либо побить холопа, либо взыскать деньги съ его господина "за соромъ". Значитъ, краткая статья редакціи считалась выраженіемъ устава самого Ярослава. Съ другой стороны, какъ мы видёли, вторая часть краткой редакціи въ пеняхъ за правонарушенія держится болье древияго денежнаго счета, чемъ пространная. Итакъ краткую редакцію можно признать первымъ опытомъ кодификаціоннаго воспроизведенія юридическаго порядка, установившагося при Ярославъ и его сыновьяхъ. Но отсюда, конечно, не слъдуетъ, что это настоящая Ярославова Правда. Пространная редакція является другимъ, болѣе обработаннымъ опытомъ воспроизведенія того же порядка съ прибавленіемъ нормъ, установленныхъ законодательствомъ Мономаха и дальнъйшей практикой. Но трудно раздёлить отчетливо въ составъ этой ре-

дакціи всв ея разновременныя составныя части. Въ древнихъ спискахъ это делалось довольно механически. Почти въ серединъ памятника, послъ статьи "о мъсячномъ ръзъ" (ростъ) следовало въ повествовательномъ изложении постановление объ ограниченіи роста, состоявшееся на сов'єщаніи великаго князя Владиміра Мономаха съ тысяцкими и другими боярами. Здёсь и производили раздёльную черту между двумя частями, на которыя дёлили правду: статьямъ до этого постановленія давали заглавіе Судт или Уставт Ярославль Володимеричт, а надъ дальнъйшими статьями ставили заглавіе: Уставъ Володимерь Всеволодича. Но эти заглавія относятся только къ первымъ статьямъ объихъ частей. Заглавіе надъ первой статьей объ убійствъ значить: воть какъ судилось убійство Ярославомъ или при Ярославъ — мстили за убитаго его кровные родные: брать, отець, сынь и т. д., а при отсутствіи такихъ законныхъ мстителей платилась денежная пеня, вира. Но, гласить вторая статья, сыновья Ярослава отмінили месть и узаконили виру. На самомъ дѣлѣ Правда состоить не изъ двухъ разновременныхъ частей, а гораздо сложиве: это можно замътить, сопоставивъ другъ съ другомъ нъкоторыя статьи изъ разныхъ ея частей. Въ нѣкоторыхъ статьяхъ сохранились даже косвенныя указанія на время, когда онъ были редактированы. Такъ одна статья назначаеть 12 гривенъ пени за ударъ необнаженнымъ мечомъ, а другая только 3 гривны за ударъ мечомъ обнаженнымъ, даже причинившій рану, лишь бы несмертельную. Одна статья караетъ 12 гривнами кунъ за ударъ батогомъ, а другая только 3 гривнами за ударъ жердью, не менѣе обидный для чести. Въ краткой Правдъ и назначена одинаковая пеня за обиды. Видимое разногласіе статей объясняется составомъ Правды. Въ древнихъ спискахъ Кормчей и Мфрила Праведнаго помфщался частичный сводъ статей "о послухахъ", извлеченный изъ

византійскихъ источниковъ; но ніжоторыя статьи, очевидно, русскаго происхожденія. Отсюда и взяты упомянутыя статьи Правды съ 3-гривенными пенями; только самыя пени здѣсь опредълены иначе. За ударъ жердью статья свода о послухахъ не полагаеть опредёленной пени, предоставляя это усмотренію судей, "во что обложать". Это признакъ болъе древней редакціи. Но за ударъ обнаженнымъ мечомъ положено не 3, а 9 гривенъ. Такъ по однимъ спискамъ свода; по другимъ — 3 гривны. Здёсь нёть разногласія. Статья Правды съ 12-гривенной пеней за ударъ необнаженнымъ мечомъ редактирована во второй половинъ XII в., когда ходила гривна кунъ въ 1/4 фунта. Это даетъ поводъ предполагать, что при полуфунтовой гривнъ кунъ за такое оскорбленіе взыскивалась пеня въ 6 гривенъ кунъ; такая именно такса и сохранилась въ новгородскомъ договоръ съ нъмцами 1195 года: за ударъ "оружіемъ" 6 гривенъ "старыхъ", т.-е. полуфунтовыхъ. Но мы увидимъ въ свое время, что въ промежуткѣ между гривнами кунъ въ 1/2 и въ 1/4 фунта, именно около половины XII в. ходили гривны кунъ въсомъ около 1/3 ф. Русскія статьи въ сводѣ о послухахъ редактировались около половины XII в., при третной гривнъ кунъ: 6-гривенная пеня и была въ немъ переверстана въ 9-гривенную, а въ другой его редакціи переложена въ фунты, въ 3 гривны серебра, и въ такомъ видъ эти статьи попали Правду вследь за статьями, уже формулировавшими подобныя же правонарушенія, только съ пенями, высчитанными по другой денежной единицъ (12 гривенъ кунъ четвертныхъ). А такъ какъ постановленія Мономаха о ростъ разсчитаны, несомивнно, по полуфунтовой гривив кунъ, то можно сказать, что въ таксъ денежныхъ взысканій Русской Правды отразились всв денежные курсы, испытанные русскимъ рынкомъ въ XII в. Разновременный составъ Правды открывается изъ разбора и другихъ ея мъстъ. Такъ, по одной стать в за кражу, совершенную холопомъ, нъть пени въ пользу князя, потому что воръ — несвободный человъкъ, а господинъ его платить потерпъвшему двойную стоимость украденнаго. По стать въ другомъ мъсть Правды за кражу. коня холопомъ взыскивается, разумбется, съ его господина, такая же плата, какъ и со свободнаго за то же преступленіе. По третьей стать въ концъ Правды господину холопа-вора предоставляется или "выкупать" его, платить за него, или выдать его потерпъвшему, о чемъ умалчивають другія статьи. Можно подумать, что каждая следующая статья отменяеть предыдущую. Но это едва ли такъ: ближе подходить къ характеру памятника предположение, что эти статьи принадлежать къ разновременнымъ его частямъ и формулирують сходные, но не тожественные случан, различіе которыхъ не выражено ясно редакціей статей. Надобно помнить, что въ Русской Правдѣ мы имѣемъ дѣло не съ законодательствомъ, замѣняющимъ однѣ нормы другими, а со сводной кодификаціей, старавшейся собрать въ одно цёлое всякія нормы, какія она находила въ своихъ источникахъ.

Собирательный харак-

Въ разныхъ спискахъ Правды слишкомъ явственно скатерь спис- зывается это стремленіе. Среди статей по семейному праву вставлены таксы вознагражденія городнику, въдавшему городскія укръпленія, и мостнику за постройку и починку мостовъ, а въ концъ Правды по нъкоторымъ спискамъ приписанъ уставъ о распредъленіи мостовой повинности между частями Новгорода и, какъ мы видёли, нёсколько статей, относящихся къ разнымъ отдѣламъ Правды. Одна статья Правды опредъляеть годовой рость съ занятаго капитала въ 50%. По этой схемѣ какой-то сельскій хозяинъ, кажется, Ростовской области, положивъ въ основу инвентарь своего села, составиль математическій, т.-е. фантастическій разсчеть,

сколько въ 12 или 9 лътъ получится приплода отъ его скота и пчелъ, прибыли отъ высъваемаго хлъба и пяти стоговъ сѣна, а также сколько причтется платы за 12-лѣтнюю сельскую работу женщинъ съ дочерью. Этотъ разсчетъ, обильный любопытными чертами русскаго сельскаго хозяйства въ XIII, а судя по денежному счету, даже въ XII в., является въ нѣкоторыхъ спискахъ Правды неожиданнымъ прибавленіемъ къ помянутой стать во рость. Такія вставки мъщають точно различить составныя части памятника и уловить порядокъ въ расположении его статей. Выдаются только нфкоторыя группы статей съ признаками, что это были отдъльные частичные своды одной редакціи. Таковы, напримъръ, отдълы Правды о порчъ или похищении разныхъ хозяйственныхъ статей и принадлежностей, о семейномъ правѣ, о холопствѣ. Въ распорядкѣ предметовъ можно замѣтить тенденцію идти отъ наиболье тяжкихъ преступленій къ болве легкимъ; а отъ нихъ переходить къ постановленіямъ, которыя можно было бы отнести къ области гражданскаго права.

Итакъ, Русская Правда есть сводъ разновременныхъ частичныхъ сводовъ и отдѣльныхъ статей, сохранившійся притомъ въ нѣсколькихъ редакціяхъ, тоже разновременныхъ. Что можно въ ней назвать Правдой Ярослава,— это небольшое количество древнѣйшихъ статей свода, воспроизводящихъ юридическій порядокъ временъ этого князя.

Теперь мы, кажется, достаточно подготовились, чтобы подойти къ главной цѣли историко-критическаго разбора Русской Правды, къ рѣшенію вопроса, насколько полно и вѣрно воспроизводить она право, дѣйствовавшее въ ея время. Это собственно вопросъ о томъ, какъ воспользовалась Правда матеріальнымъ содержаніемъ своихъ источни-

ковъ, особенно главнаго изъ нихъ, того русскаго закона, о которомъ мы говорили въ прошлый разъ.

По самому своему происхожденію и назначенію Русская Сфера Правды. Правда, какъ мы говорили, не могла захватывать всей области современнаго ей русскаго языка. Она держалась въ предълахъ церковной юрисликціи по нецерковнымъ дъламъ, простиравшейся на духовенство и церковныхъ мірянъ. Потому, съ одной стороны, Правда не касается политическихъ дълъ, не входившихъ въ церковную компетенцію, а съ другой — дълъ духовно-нравственнаго характера, которыя судились по особымъ церковнымъ законамъ. Въ остальныхъ дёлахъ ей предстояло воспроизводить практику княжескаго суда съ тъми отступленіями, какія допускаль церковный судъ въ силу данныхъ ему на то полномочій. Отношеніе Русской Правды къ современному ей русскому праву, именно къ тогдашней практикъ княжескаго суда, это предметь, заслуживающій цілаго спеціальнаго изслібдованія. Я ограничусь немногими указаніями, какія представляются мнѣ наиболѣе характерными.

Правда и княжескій судъ. Русская Правда, какъ мы уже знаемъ, не признаетъ поля, судебнаго поединка, если не видъть намека на этотъ видъ суда Божія въ одной неясной статъъ древнъйшей краткой ея редакціи. Эта статья гласитъ, что если побитый явится въ судъ со знаками побоевъ, ранами или синяками, жалоба его принимается и безъ свидътеля; если же знаковъ битья не окажется, необходимъ свидътель; иначе дъло кончается ничъмъ, "ту тому конецъ". Если же, добавляетъ статья, побитый не въ состояніи мстить за себя, взыскать съ обидчика 3 гривны "за обиду" да "лъчцу мзда", вознагражденіе лъкарю за лъченіе. Эти послъднія слова даютъ понять, что статья разумъетъ случай, когда побитый являлся въ судъ съ признаками, очевидно указывавшими на необхо-

димость лъченія, т.-е. когда жалоба его удовлетворялась судомъ, — и удовлетвореніе состояло въ судебномъ разрѣщеніи обиженному мстить за себя обидчику. Но что такое месть, т.-е. личная расправа по приговору суда? Если она соединялась съ лишеніемъ обвиненнаго возможности защищаться, это было телесное наказаніе, исполнителемъ котораго являлся самъ обиженный; если же у обидчика оставалась возможность дать отпоръ мстителю, выходила драка сторонъ по приговору суда, т.-е. на то въ рода судебнаго поединка. Во всякомъ случав, пространная редакція Правды, воспроизводя этотъ юридическій случай, устраняеть всякій намекъ на личную расправу по приговору суда. Доказавшій свою обиду знаками или свидътелемъ получалъ по суду денежное вознагражденіе; если же на судѣ оказывалось, что онъ быль зачинщикомъ драки, ему не присуждалось вознагражденія, хотя бы онъ быль изранень: отвътчику не вмѣнялось нанесеніе рань, какъ дѣло необходимой обороны. Та же тенденція пространной редакціи устранить частную расправу сказалась и въ другомъ случав. Краткая редакція допускаеть месть дітей за изувіченнаго отца: "чада смирять". Пространная редакція замѣняеть месть дътей пеней въ половину штрафа за убійство и вознагражденіемъ изувъченнаго въ четверть этого штрафа. Такъ, церковный судъвъпервое время дёлаль значительныя уступки мъстному юридическому обычаю, но потомъ, постепенно укрѣпляясь, сталь рѣшительнѣе проводить въ свою практику усвоенныя имъ юридическія начала.

Русская Правда не знаеть смертной казни. Но изъ одного произведенія начала XIII в., вошедшаго въ составъ Печерскаго патерика, знаемъ, что въ концѣ XI в. за тяжкія преступленія осуждали на повѣшеніе, если осужденный не быль въ состояніи заплатить назначенный за такое пре-

ступленіе пени. Молчаніе Правды въ этомъ случать можно объяснить двояко. Во-первыхъ, самыя тяжкія преступленія, какъ душегубство и татьбу съ поличнымъ, церковный судъ разбираль съ участіемь княжескаго судьи, который, въроятно, и произносиль въ подлежащемъ случаъ смертный приговоръ. Притомъ христіанскій взглядъ на человѣка непримиримъ съ мыслью о смертной казни, и Мономахъ понималь его, когда въ своемъ Поученіи даваль дѣтямъ настойчивое наставление не убивать ни праваго, ни виноватаго, хотя бы кто быль повинень смерти. Тъмъ же побужденіемъ можно объяснить молчаніе Правды о невмѣненіи господину смерти его холопа, умершаго отъ его побоевъ. Эклога и Прохиронъ формулировали это, какъ бы сказать, право или привилегію безнаканности съ ограниченіями, имъвшими цълью отдълить неумышленное убійство раба отъ умышленнаго, которое подлежало обычному наказанію. Наше право, повидимому, не признавало этихъ ограниченій; по крайней мъръ Двинская уставная грамота 1397 г. говорить кратко безъ оговорокъ, что если господарь "огрфшится", ударить своего холопа или рабу и случится смерть, онъ за то не судится; такъ же говорить объ этомъ и одна старинная компиляція, носящая заглавіе "о правосудіи митрополичемъ" и составленная по Русской Правдъ и церковному уставу Ярослава, но съ нѣкоторыми дополненіями изъ судебной практики: въ случав убійства господаремъ челядина полнаго "ивсть ему душегубства, но вина есть ему отъ Бога". Церковное правосудіе не могло признать такой привплегіи, по не могло и отнять ее у рабовладъльцевъ. Церковь могла только карать ихъ на духу церковной карой, эпитиміей, и уставъ о церковныхъ наказаніяхъ, принисываемый русскому митрополиту XI в. Георгію, ръшительно предписываеть: "аще кто челядина убіеть, яко разбойникъ

эпитемію пріиметь". Въ упомянутой сейчасъ стать Печерскаго патерика есть разсказъ о пытк , какой сынъ великаго ки. Святополка подвергъ двухъ монаховъ Печерскаго монастыря, чтобы дознаться о м теть, гд быль зарыть варяжскій кладъ въ ихъ пещер Можетъ быть, это было только проявленіемъ княжескаго произвола. Но если бы пытка была даже обычнымъ сл тедственнымъ пріемомъ тогдашняго княжескаго суда, понятно, почему Правда о ней умалчиваеть.

Перечисленныя умолчанія Русской Правды можно при- несоверзнать глухимъ протестомъ христіанскаго юриста противъ дификаціи. стараго языческаго обычая или нововымышленной жестокости. Но въ ней замътны опущенія и недомолвки, которыхъ нельзя объяснить этимъ побужденіемъ. Ихъ надобно приписать несовершенству тогдашней кодификаціи: затруднялись брать юридическую норму во всей полнотъ заключавшихся въ ней отношеній, предусматривать всё житейскія видоизмѣненія юридическаго казуса. Такъ Правда не указываетъ, что священникъ по размъру пени, ограждавшей его жизнь, приравнивался къ княжимъ мужамъ, членамъ старшей дружины, боярамъ. Говоря, что раба съ дътьми, прижитыми отъ господина, по смерти его выходила на волю, Правда не договариваеть, что при этомъ ей съ дътьми "по указу" выдълялась "прелюбодъйная часть" изъ движимаго имущества господина. Кром' этого Правда не указываетъ другихъ случаевъ обязательнаго освобожденія подневольлюдей. Въ Законъ Судномъ помъщалась предписывавшая отпускать на волю раба, которому хозяинъ выкололь глазъ пли выбиль зубъ. Изъ другихъ источниковъ знаемъ, что обязательно освобождались подневольные люди, потерпъвшіе увъчья по винъ своихъ господъ; также получала свободу осрамленная раба.

19

Впрочемъ достаточно вспомнить, какъ составлялась Правда, чтобы не искать въ ней систематической полноты и стройности. Она не была плодомъ одной цельной мысли, а мозаислѣпилась изъ разновременныхъ частей, которыя чески составлялись по нуждамъ церковно-судебной практики. Вь концѣ пространной редакціи въ статьяхъ о холопствѣ отмѣчены только три источника обельнаго, полнаго холопства: продажа въ неволю при свидътеляхъ, женитьба на рабъ "безъ ряду", безъ договора съ господиномъ рабы, ограждающаго свободу жениха, и поступленіе въ домашнее услуженіе безъ такого же договора. Между тъмъ изъ другихъ статей той же Правды видимъ, что неволя возникала и изъ другихъ источниковъ, изъ нѣкоторыхъ преступленій (разбоя, конокрадства), изъ торговой несостоятельности, а изъ другихъ памятниковъ знаемъ, что холопство создавалось еще пльномь и княжеской опалой, не говоря уже о происхожденіи отъ холопа. Эти статьи о холопствъ — особый отдъль, одинъ изъ позднъйшихъ, внесенныхъ въ Правду, частичное уложеніе о холопствъ, составленное безъ соображенія съ цѣлымъ, въ составъ котораго оно попало: составитель его по нуждамъ практики хотълъ формулировать важнъйшіе источники холопства, возникавшаго изъ частичныхъ сдёлокъ, не касаясь источниковъ уголовныхъ и политическихъ.

Трудность ел условій Изучая отношеніе Русской Правды къ современному ей русскому праву, не слёдуеть забывать положенія тогдашняго русскаго кодификатора. Онъ имѣль дѣло съ неупорядоченной судебной практикой, въ которой старый обычай боролся съ новыми юридическими понятіями и требованіями и людскія отношенія являлись передъ судомъ въ сочетаніяхъ, не предусмотрѣнныхъ ни закономъ, ни судебной практикой, и судья поочередно переходиль отъ недоумѣнія къ усмо-

трѣнію, т.-е. къ произволу и обратно. При такомъ состояніи правосудія многія нормы дажетрудно было уловить и формулировать. Приведу одинъ примъръ, чтобы пояснить дъло. Главное вниманіе Правды обращено на основныя, элементарныя опредъленія матеріальнаго права, какія наиболье настойчиво спрашивались жизнью, ея господствующими интересами, на наказанія и возмездія, княжія пени и частныя вознагражденія за правонарушенія. Въ судебномъ процессъ Правды наиболъе обстоятельно обработанъ порядокъ иска пропавшей или украденной вещи, особенно бъжавшаго или украденнаго холопа. Но въ Правдъ не находимъ прямыхъ указаній, которыя отвічали бы на вопрось очень важный для характеристики общественнаго порядка и правового сознанія ея времени: всегда ли преследованіе преступленія вчинялось частнымъ обвиненіемъ, или при отсутствіи истца сама общественная власть брала на себя это дѣло? Надобно предполагать последнее, потому что судебное обличение всяправонарушенія соединялось съ пеней, доходомъ въ пользу судебной власти. Обратимся къ памятникамъ, современнымъ Правдъ или близкимъ къ ней по времени. Въ древнемъ повъствованіи о кіево-печерскихъ инокахъ, на которое я уже не разъ ссылался, есть разсказъ объ ученикъ преп. Өеодосія инокъ Григоріи. Воры собирались обокрасть его; но это имъ не удалось: Григорій задержаль ихъ, простиль и отпустиль. Городской "властелинь", узнавъ объ этомъ, посадилъ воровъ въ тюрьму. Григорій, жалѣя, что они изъ-за него страдали, заплатилъ за нихъ городскому тіуну, а ихъ отпустиль, "татіе же отпусти" — не судья, а Григорій: это можеть значить только то, что Григорій отказался отъ частнаго взысканія за свою "обиду", которое могло задержать воровъ въ заключеніи, а судья, получивъ свою "продажу", пеню за покушение на татьбу, не имълъ

причинъ ихъ болѣе задерживать. Изъ исторіи русской литературы вамъ извъстенъ любопытный памятникъ XII в., содержащій въ себѣ вопросы Кирика и другихъ духовныхъ лицъ съ отвътами на нихъ новгородскаго епископа Нифонта и другихъ іерарховъ. Между прочимъ Кирикъ спрашивалъ, можно ли ставить въ священнослужители человъка, совершившаго кражу, и получиль отвъть: если кража велика, а ея не уладять безь огласки, "а не уложать ее отай, но сильну прю составять передъ княземъ и передъ людьми", того человъка не подобаеть ставить въ дьяконы; если же кража улажена безъ огласки, то можно ставить. Епископъ не считаль предосудительнымь и находиль возможнымь, т.-е. обычнымъ дъломъ предупредить тяжбу даже о большой татьбъ мировой сдълкой съ истцомъ втихомолку. Если принять еще во вниманіе, что по Русской Правд'в выигравшая сторона, будь то истецъ или отвътчикъ, платила судьъ "помочное" за содъйствіе, то правосудіе временъ Правды получаетъ такой видъ: во всякомъ правонарушеніи сталкивались три стороны, истецъ, отвътчикъ и судья; каждая сторона была враждебна объимъ остальнымъ, но союзъ двухъ ръшаль діло на счеть третьей.

Общій характерь памятника.

Теперь, наконець, мы можемь отвётить на вопрось, для разрёшенія котораго предприняли довольно подробный разборь Русской Правды: насколько полно и вёрно отразился въ ней дёйствовашій на Руси юридическій порядокъ? Въ ней можно замётить слёды несочувствія нёкоторымь юридическимь обычаямь Руси, слишкомь отзывавшимся языческой стариной. Но воспроизводя порядокъ, дёйствовашій въ княжескомъ судё, она не отмёчаеть отступленій отъ этого порядка, какія допускаль церковный судъ по нецерковнымь дёламъ, не исправляеть м'єстнаго юридическаго обычая введеніемь новыхъ нормь взамюнь дёйствовавшихъ.

У нея другія средства исправленія. Она, во-первыхъ, просто умалчиваеть о томъ, что считаеть необходимымъ устранить изъ судебной практики и чего не примѣнялъ церковный судъ, какъ поступила она съ судебнымъ поединкомъ и частной расправой, а во-вторыхъ, можетъ быть, она пополняетъ дъйствовавшее право, формулируя такіе юридическіе случаи и отношенія, на которые это право не давало прямыхъ отвътовъ, что можно предположить о статьяхъ ея, касающихся наследованія и холопства. Многаго въ действовавшемъ праве она не захватила или потому, что не было практической надобности это формулировать, или потому, что при неупорядоченномъ состояніи княжескаго судопроизводства трудно было формулировать. Поэтому Русскую Правду можно признать довольно в рнымъ, но не ц вльнымъ отраженіемъ юридическаго порядка ея времени. Она не вводила новаго права взамънъ дъйствовавшаго; но въ ней воспроизведены не всъ части дъйствовавшаго права, а части воспроизведенныя пополнены и развиты, обработаны и изложены такъ отчетливо, какъ, можетъ быть, не сумѣлъ бы сдѣлать этого тогдашній княжескій судья. Русская Правда — хорошее, но разбитое зеркало русскаго права XI-XII вв.

Обращаемся къ изученію гражданскаго общества по Русской Правдъ.

Однимъ изъ слъдствій очередного порядка княжескаго владънія мы признали извъстное обобщеніе житейскихъ отношеній въ разныхъ частяхъ Руси XI и XII вв. Значитъ, изучая гражданскій бытъ Руси того времени, мы наблюдаемъ одинъ изъ элементовъ земскаго или народнаго единства, какіе вносильвърусское общество этоть порядокъкняжескаго владънія.

Гражданское общество складывается изъ очень слож- паматники права въ ныхъ отношеній юридическихъ, экономическихъ, семейныхъ, псторическомъ изу- правственныхъ. Эти отношенія строятся и приводятся въ дви-

женіе личными интересами, чувствами, и понятіями. Это по преимуществу область личности. Если однако при всемъ разнообразіи движущихъ пружинъ эти отношенія сохраняють гармонію и складываются въ порядокь, это значить, что въ личныхъ интересахъ, чувствахъ и понятіяхъ извъстнаго времени есть нъчто общее, ихъ примиряющее и слаживающее, что всеми признается за общеобязательное. Изъ этого вырабатываются рамки, которыми сдерживаются частныя отношенія, правила, коими регулируется игра и борьба личныхъ интересовъ, чувствъ и понятій. Совокупность этихъ рамокъ и правилъ составляеть право; охраияеть общіе интересы и выражаеть общественныя отношенія, отливая тѣ и другія въ требованія и положенія, обычай или законг. Личныя стремленія обыкновенно произвольны, личныя чувства и понятія всегда случайны, тѣ и другія неуловимы; по нимъ нельзя опредёлить общаго настроенія, уровня общественнаго развитія. Міриломъ для этого могуть быть только отношенія, признаваемыя нормальными и общеобязательными, а они формулируются въ правѣ и черезъ то становятся доступны изученію. Такія отношенія создаются и поддерживаются господствующими побужденіями и интересами времени, а въ этихъ побужденіяхъ и интересахъ выражаются его матеріальное положеніе и нравственное содержаніе. Такимъ образомъ памятники права дають изучающему нить къ самымъ глубокимъ основамъ изучаемой жизни.

Сътакими предварительными соображеніями обратимся казаній по-Р. Правдь. къ разбору содержанія Русской Правды. Впрочемъ я не воспроизведу его во всей полноть, но коснусь лишь настолько, чтобы вы могли уловить въ немъ основные житейскіе мотивы и интересы, дъйствовавшіе тогда въ русскомъ обществь. Главное содержаніе памятника составляеть юриди-

ческое опредъленіе дъяній, коими одно лицо причиняеть другому матеріальный вредъ, физическій или хозяйственный. За нѣкоторыя изъ этихъ дѣяній законъ полагаеть лишь частное вознагражденіе въ пользу потерпівшаго, за другія сверхъ того и правительственную кару со стороны князя. Очевидно, Русская правда различаеть право уголовное и гражданское: дъянія перваго рода она признаеть гражданскими правонарушеніями, дізнія второго рода — уголовными преступленіями. Это одно есть уже важное данное для характеристики русскаго общества того времени. Граница между уголовнымъ и гражданскимъ правомъ вообще недостаточно ясна: трудно выдёлить элементь преступности въ составъ гражданскаго правонарушенія, уловить то, что нѣмецкіе юристы называють Schuldmoment; это дѣло легче поддается нравственному чутью, чемь юридическому анализу. Поэтому и способы возмездія за преступное діяніе или за моментъ и степень виновности въ древнемъ правъ были различны. По договору Олега съ греками воръ, застигнутый на мъстъ преступленія и сдавшійся безъ сопротивленія, подвергается утроенному возмездію, возвращаеть украденную вещь съ приплатой двойной ея стоимости; воръ не пойманный, а только уличенный, подлежить по договору Игоря удвоенному возмездію, въ случать продажи украденнаго "вдасть ціну его сугубо". По Русской Правдів господинъ холопа, совершившаго кражу, платить потерпъвшему двойную стоимость украденнаго въ видъ кары за попустительство или небрежный надзоръ. Даже въ чисто гражданскихъ правонарушеніяхъ требовалось кратное возм'єщеніе убытковъ значеніемъ пени за произвольное нарушеніе сділки. Чертой, какую Русская Правда проводить между уголовнымъ преступленіемъ и гражданскимъ правонарушеніемъ, служить денежное взыскание въ пользу князя за первое.

З начить, если Русская Правда и понимала отвътственность

за преступленіе и даже не только передъ потерпѣвшимъ, но и передъ обществомъ въ лицъ князя, то отвътственность только внёшнюю, матеріальную, безъ участія нравственнаго мотива. Правдъ впрочемъ не чужды и нравственные мотивы: она отличаеть убійство неумышленное "въ свадъ" или "въ обиду", отъ совершеннаго съ заранъе обдуманнымъ намфреніемъ, "въ разбов", преступленіе, обличающее злую волю, отъ правонарушенія совершеннаго по нев'єдінію, дъйствіе, причиняющее физическій вредъ или угрожающее жизни, напримъръ, отсъчение пальца, ударъ мечомъ, не сопровождавшійся смертью, хотя и причинившій рану, отличаеть оть действія менее опаснаго, но оскорбительнаго для чести, отъ удара палкой, жердью, ладонью или если вырвуть усы или бороду, и за последнія действія наказываетъ пеней вчетверо дороже, чъмъ за первыя; она, наконецъ, совсъмъ не вмъняетъ дъйствій, опасныхъ для жизни, но совершенныхъ въ случав необходимой обороны или въ раздраженіи оскорбленной чести, наприміть, удара мечомъ, нанессинаго въ отвътъ на ударъ палкой, "не терия противу тому". Здёсь прежде всего законъ даеть понять, что оказываеть усиленное вниманіе къ чести людей, постоянно имфющихъ при себф наготовф мечъ, т.-е. военнослужилаго класса, такъ что это вниманіе является не пра-Древняя ос- вомъ всёхъ, а привилегіей лишь нёкоторыхъ. Потомъ, эти нова и поздньйшія на-тонкія различенія оскорбленій по ихъ нравственному дівнствію едва ли не внесены въ Правду позднѣе, такъ какъ другая статья ея назначаеть за ударъ жердью и по лицу (рукой) простую, не четверную пеню. Это — новой слой юридическихъ понятій, ложившійся на древнюю основу права, воспроизводимаго Правдой, и можно замътить, съ какой стороны наносился этотъ слой. Къ тому же новому слою

относится и осложненная кара за наиболье тяжкія преступленія: за разбой, поджогь и конокрадство преступникъ подвергался не опредъленной денежной пень въ пользу князя, а потерь всего имущества съ лишеніемъ свободы. Мы уже знаемъ, что еще при кн. Владимірь за разбой взималась денежная пеня, какъ за простое убійство, замыненное по совыту епископовъ "казнью", т.-е. потокомъ и разграбленіемъ.

Эта древняя основа обличается тымь, что пеня за татьбу въ случат несостоятельности татя замфиялася повъщениемъ: гривна кунъ служила единственной понятной мфркой не только чувства чести, но и самой жизни человѣка. За всѣ остальныя преступныя дізнія кромі трехъ упомянутыхъ законъ наказывалъ опредъленной денежной пеней въ пользу князя и денежнымъ вознагражденіемъ въ пользу потерпъвшаго. Княжескія пени и частныя вознагражденія представляють въ Русской Правде целую систему; оне высчитывались на тривны кунг. Мы не можемъ опредълить тогдашнюю рыночную стоимость серебра, а можемъ оцинть лишь стоимость въсовую. Въ XII в. серебро было гораздо дороже, чъмъ теперь. Политико-экономы разсчитываютъ, что теперь нужно по крайней мъръ вчетверо больше серебра, чъмъ до открытія Америки, чтобы купить то же самое. Если фунть серебра оцфиить, скажемъ, рублей въ 20, то гривна кунъ въ XI п въ началѣ XII вв. по вѣсу металла стоила около 10 рублей, а въ концъ XII в. около 5 руб. За убійство взималась денежная пеня въ пользу князя, называвшаяся вирой, и вознаграждение въпользу родственниковъ убитаго, называвшееся головничествомг. Вира была троякая: двойная въ 80 гривенъ кунъ за убійство княжого мужа или члена старшей княжеской дружины, простая въ 40 гривенъ за убійство простого свободнаго человѣка, половинная или полувирье въ 20 гривенъ за убійство женщины и тяжкія

увъчья, за отсъчение руки, ноги, и носа и за порчу глаза. Головничество было гораздо разнообразние, смотря по общественному значенію убитаго. Такъ головничество за убійство княжого мужа равнялось двойной вирѣ, головничество за свободнаго крестьянина 5 гривнамъ. За всѣ прочія преступныя дёянія законъ наказываль продажею въ пользу князя и уроком за обиду въ пользу потерпъвшаго. Такова была система наказаній по Русской Правдѣ. Легко замѣтить взглядъ, на которомъ основывалась эта система. Русская Правда отличала личное оскорбленіе, обиду, нанесенную дъйствіемъ лицу, отъ ущерба, причиненнаго его имуществу; но и личная обида, т.-е. вредъ физическій, разсматривалась закономъ преимущественно съ точки зрѣнія ущерба хозяйственнаго. Онъ строже наказываль за отсъчение руки, чъмъ за отстчение пальца, потому что въ первомъ случат потерпѣвшій становился менѣе способнымъ къ труду, т.-е. къ пріобрѣтенію имущества. Смотря на преступленія преимущественно какъ на хозяйственный вредъ, Правда и карала за нихъ возмездіемъ, соотвътствующимъ тому матеріальному ущербу, какой они причиняли. Когда господствовала родовая месть, возмездіе держалось на правиль: жизнь за жизнь, зубъ за зубъ. Потомъ возмездіе перенесено было на другое основаніе, которое можно выразить словами: гривна за гривну, рубль за рубль. Это основание и было последовательно проведено въ системѣ наказаній по Русской Правдѣ. Правда не заботится ни о предупрежденіи преступленій, ни объ исправленіи преступной воли. Она имбеть въ виду лишь непосредственныя матеріальныя последствія преступленія и караеть за нихъ преступника матеріальнымъ же, имущественнымъ убыткомъ. Законъ какъ будто говоритъ преступнику: бей, воруй, сколько хочешь, только за все плати исправно по таксъ. Далъе этого не простирался взглядъ первобытнаго права, лежащаго въ основъ Русской Правды.

Любонытно сопоставить некоторыя статьи Правды о про- имущество дажахъ или пеняхъ въ пользу князя, какъ и о частныхъ вознагражденіяхъ или урокахъ. Въ Правдѣ отразился быть торговый, охотничій и земледельческій. Одинаковая пеня въ 12 гривенъ грозить и за похищеніе бобра изъ ловища, и за уничтоженіе полевой межи, за выбитіе зуба и за убійство чужого холопа. Одинаковой пеней въ 3 гривны и одпнаковымъ урокомъ въ одну гривну наказываются и отсѣченіе пальца, и ударъ по лицу или мечомъ не на смерть, и порча веревки въ перевъсъ (птичьемъ ловъ), и похищение охотничьяго пса съ мъста лова, и самоуправное "мученіе" (лишеніе свободы) свободнаго крестьянина безъ приговора судьи. Поджогь и конокрадство наказываются самой тяжкой карой, гораздо тяжелье, чыть тяжкія увычья и даже убійство. Значить, имущество человъка въ Правдѣ цѣнится не дешевле, а даже дороже самого человъка, его здоровья, личной безопасности. Произведение труда для закона важиве живого орудія труда — рабочей силы человъка. Тотъ же взглядъ на лицо и имущество проводится и въ другомъ ряду постановленій Правды. Зам'вчательно, что имущественная безопасность, цълость капитала, неприкосновенность собственности обезпечивается въ законъ личностью человъка. Купець, торговавшій въ кредить и ставшій несостоятельнымъ по своей винъ, могъ быть проданъ кредиторами въ рабство. Наемный сельскій рабочій, получившій при найм в отъ хозяина ссуду съ обязательствомъ за нее работать, терялъ личную свободу и превращался въ полнаго холопа за попытку убъжать отъ хозяина, не расплатившись. Значить, безопасность капитала законъ цѣнилъ дороже и обезпечивалъ заботливѣе личной свободы человъка. Личность человъка разсматривается, какъ простая ценность, и идеть взамень имущества. Мало того: даже общественное значеніе лица опредалялось его имущественной состоятельностью. Это можно замѣтить, изучая по Русской Правдѣ составъ общества (свѣтскаго, не церковнаго).

Двоякое дѣленіе общества.

Въ Правдъ обозначается двоякое дъленіе общества, политическое и экономическое. Политически, по отношенію къ князю, лица дълятся на два сословія, на людей служилыхъ и неслужилыхъ, на княжихъ мужей и людей или простых людей. Первые лично служили князю, составляли его дружину, высшее привилегированное и военно-правительственное сословіе, посредствомъ котораго князья правили своими княжествами, обороняли ихъ отъ враговъ; жизнь княжа мужа оберегалась двойною вирою. Люди, свободное простонародье, платили князю дань, образуя податныя общества, городскія и сельскія. Трудно сказать, можно ли причислить къ этимъ двумъ сословіямъ еще третье низшее холоповъ. По Русской Правдъ холопы собственно не сословіе, даже не лица, а вещи, какъ и рабочій скоть; поэтому за убійство чужого холопа взимались не вира и головничество, а только продажа въ пользу князя и урокъ въ пользу хозяина, какъ за порчу чужой вещи, а убійство своего холопа государственнымъ судомъ совстмъ не наказывалось. Но церковь уже проводила иной взглядъ на холопа, какъ на человъка, и за убійство его наказывала церковной карой. Княжеское законодательство начинало подчиняться этому взгляду. Въ самой Русской Правдъ замътна попытка измънить прежнее отношеніе закона къ рабамъ. До смерти Ярослава чужой холопъ, нанесшій ударъ свободному человѣку, могъ быть убить имъ. Ярославичи запретили это, предоставивъ потерпъвшему либо побить холопа, либо взыскать пеню за "соромъ", разумфется, съ его господина. Итакъ, думаю, холоповъ можно если не по государственному праву, то по бытовой практикъ, слагающейся изъ совокупности юридическихъ и нравственныхъ отношеній, считать особымъ клас-

сомъ въ составѣ русскаго общества, отличавшимся отъ другихъ тѣмъ, что онъ не платилъ податей и служилъ не князю, а частнымъ лицамъ. Значитъ, русское общество XI и XII вв. по отношенію лицъ къ князю дѣлилось на свободныхъ, служившихъ лично князю, на свободныхъ, не служившихъ князю, а платившихъ ему дань міромъ, и наконецъ на несвободныхъ, служившихъ частнымъ лицамъ. Но рядомъ съ этимъ политическимъ дѣленіемъ мы замѣчаемъ въ Правдъ и другое — экономическое. Между государственными сословіями стали завязываться переходные слои. Такъ въ средѣ княжихъ мужей возникаетъ классъ частныхъ привилегированныхъ земельныхъ собственниковъ Въ Русской Правдъ этотъ классъ носитъ названіе боярг. Бояре Правды не придворный чинъ, а классъ привилегированныхъ землевладъльцевъ. Точно также и среди людей, т.-е. свободнаго неслужилаго простонародья, именно въ сельскомъ населеніи образуются два класса. Одинъ изъ нихъ составляли хлѣбопашцы, жившіе на княжеской, т.-е. государственной земль, не составлявшей ничьей частной собственности; въ Русской Правдѣ они называются смердами. Другой классъ составляли сельскіе рабочіе, селившіеся на земляхъ частныхъ собственниковъ со ссудой отъ хозяевъ. Этотъ классъ называется въ Правдвнаймитами или ролейными закупами. Таковы были три новые класса, обозначившіеся въ составъ русскаго общества и не совпадавшіе съ политическимъ его дѣленіемъ. Между ними было собственно имущественное различіе. Такъ смердъ, государственный крестьянинъ, обрабатывалъ государственную землю своимъ инвентаремъ, а ролейный закупъ является сельскимъ рабочимъ, который обрабатывалъ полученный имъ отъ хозяина участокъ земли хозяйскимъ инвентаремъ, бралъ у землевладъльца въ ссуду съмена, земледъльческія орудія и рабочій скоть. Но это экономическое различіе соединялось

съ юридическимъ неравенствомъ. Классъ бояръ-землевладъльцевъ пользовался той привилегіей, что движимое и недвижимое имущество послъ боярина при отсутстви сыновей могло переходить къ его дочерямъ. Смердъ, работавшій на княжеской земль со своимъ инвентаремъ, могъ передавать дочерямъ только движимое имущество, остальное же, т.-е. участокъ земли и дворъ, послѣ смерда, не оставившаго сыновей, наслъдовалъ князь. Но смерды, какъ и бояре, свободныя лица; наймить, напротивь, лицо полусвободное, приближавшееся къ холопу, нъчто въ родъ временнообязаннаго крестьянина. Это полусвободное состояніе обнаруживается въ Правдъ такими признаками: 1) хозяинъ пользовался правомъ телесно наказывать своего закупа; 2) закупъ — неполноправное лицо: на судѣ онъ могъ быть свидътелемъ только въ незначительныхъ тяжбахъ и только въ случав нужды, когда не было свидвтелей изъ свободныхъ лицъ; 3) закупъ самъ не отвъчаль за нъкоторыя преступленія, напр. за кражу: за него платиль пеню хозяинь, который за то превращаль его въ полнаго своего холопа. Легко замътить, что и экономические классы, не совпадая съ основными государственными сословіями, однако подобно последнимъ различались между собою правами. Политическія сословія создавались княземъ, княжеской властью; экономическіе классы творились капиталомъ, имущественнымъ неравенствомъ людей. Такимъ образомъ капиталъ является въ Правдъ на ряду съ княжеской властью дъятельной соціальной силой, вводившей въ политическій составъ общества свое особое общественное дѣленіе, которое долженъ былъ признать и княжескій законъ. Капиталь является въ Правдѣ то сотрудникомъ, то соперникомъ княжескаго закона, какъ въ летописи того времени городской капиталистъ — то сотрудникъ, то въчевой соперникъ князя-законодателя.

Столь же важное значение капитала открывается въ по- сдълки и становленіяхъ Правды, относящихся къ области гражданскаго права, въ ея статьяхъ объ имущественныхъ сдѣлкахъ и обязательствахъ. Правда, т.-е. право, ею воспроизводимое, смутно понимаеть преступленія противъ нравственнаго порядка; въ ней едва мерцаетъ мысль о нравственной несправедливости; зато она тонко различаеть и точно опредъляеть имущественныя отношенія. Она строго отличаеть отдачу имущества на храненіе (поклажа, кажется, переводъ греческаго хатавуху) отъ займа, простой заемъ, безкорыстную ссуду, одолжение по дружбъ, отъ отдачи денегъ въ ростъ изъ опредъленнаго условленнаго процента, процентный заемъ краткосрочный отъ долгосрочнаго и наконецъ заемъ оть торговой комиссіи и вклада въ торговое комланейское предпріятіе изъ неопредъленнаго барыша или дивиденда. Далье, въ Правдъ находимъ точно опредъленный порядокъ взысканія долговъ съ несостоятельнаго должника при ликвидаціи его діль, т.-е. порядокь торговаго конкурса съ различеніемъ несостоятельности злостной и несчастной. Замъчаемъ слѣды значительнаго развитія торговыхъ операцій въ кредить. Русская Правда довольно отчетливо различаеть нъсколько видовъ кредитнаго оборота. Гости, иногородные или иноземные купцы, "запускали товаръ" за купцовъ туземныхъ, продавали имъ въ долгъ. Купецъ давалъ своему гостю, купцу-земляку, торговавшему съ другими городами или землями, "куны въ куплю", на комиссію, для закупки ему товара на сторонъ; капиталисть ввъряль купцу "куны въ гостьбу", для оборота изъ барыша. Объ послъднія операціи Правда разсматриваеть, какъ сдёлки товарищей по довърію; юридическая ихъ особенность та, что при передачь денегь довърителемь довъренному, комиссіонеру или товарищу, не требовалось присутствія свид'телей, "послуховъ", какъ при займѣ изъ условленнаго процента: въ случаѣ спора, иска со стороны довърителя, дъло ръшается присягой довъреннаго. При конкурсъ предпочтение отдается гостямъ, кредиторамъ иногороднымъ и иноземнымъ, или казиъ, если за несостоятельнымъ купцомъ окажутся "княжи куны": они получають деньги изъ конкурсной массы полнымъ рублемъ, а остатокъ дълится между "домашними" кредиторами. Встръчи гостей съ казной въ конкурсъ Правда, кажется, не предусматриваетъ и потому не видно, даетъ ли она предпочтение казнъ предъ иноземцами, какъ это было установлено въ позднъйшемъ законодательствъ, или наобороть, какъ въ подобномъ случат постановилъ смоленскій договоръ съ нѣмцами 1229 года. Можно отмѣтить при этомъ нѣкоторую внутреннюю несоразмѣрность въ Русской. Правдъ: воспроизводя правовое положение личности, она довольствуется простъйшими случаями, элементарными обезпеченіями безонасности; зато формулируя имущественныя отношенія, ограждая интересы капитала, она обнаруживаетъ замѣчательную для ея юридическаго возраста отчетливость и предусмотрительность, обиліе выработанныхъ нормъ и опредъленій. Видно, что житейская и судебная практика доставляла кодификаторамъ неодинаково ценный матеріаль въ той и въ другой области.

Р. Правда — кодексъ капитала.

Таковы главныя черты Правды, въ которыхъ можно видъть выраженіе господствовавшихъ житейскихъ интересовъ, основныхъ мотивовъ жизни стараго кіевскаго общества. Русская Правда есть по преимуществу уложеніе о капиталъ. Капиталъ служитъ предметомъ особенно напряженнаго вниманія для законодателя; самый трудъ, т.-е. личность человѣка разсматривается, какъ орудіе капитала: можно сказать, что капиталъ — это самая привилегированная особа въ Русской Правдъ. Капиталомъ указываются важнѣйшія юридическія

отношенія, которыя формулируеть законь: послідній строже наказываетъ за дѣянія, направленныя противъ собственности, чемъ за нарушение личной безопасности. Капиталъ служить и средствомь возмездія за тѣ или другія преступленія и гражданскія правонарушенія: на немъ основана самая система наказаній и взысканій. Само лицо разсматривается въ Правдѣ не столько какъ членъ общества, сколько какъ владътель или производитель капитала: лицо, его не имъющее и производить не могущее, теряеть права свободнаго или полноправнаго человъка; жизнь женщины ограждается только половинной вирой. Капиталь чрезвычайно дорогь: при краткосрочномъ займъ размъръ мъсячнаго роста не ограничивался закономъ; годовой проценть опредъленъ одной статьей Правды "въ треть", на два третій, т.-е. въ 50%. Только Владиміръ Мономахъ, ставъ великимъ княземъ, ограничилъ продолжительность взиманія годового роста въ половину капитала: такой рость можно было брать только два года, и послѣ того кредиторъ могъ искать на должникѣ только капитала, т.-е. долгъ становился далъе безпроцентнымъ; кто браль такой рость на третій годь, теряль право искать и самаго капитала. Впрочемъ при долголътнемъ займъ и Мономахъ допустиль годовой рость въ 40%. Но едвали эти ограничительныя постановленія исполнялись. Въ упомянутыхъ вопросахъ Кирика епископъ даетъ наставленіе учить мірянъ брать лихву милосердно, полегче—на 5 кунъ 3 или 4 куны. Если рѣчь идеть о годовомъ займѣ, то вскорѣ послѣ Мономаха милосерднымъ ростомъ считали 60°/о или 80%, въ полтора раза или вдвое больше узаконеннаго. Нѣсколько позднѣе, въ XIII в., когда торговый городъ потеряль свое преобладание въ народно-хозяйственной жизни, духовные пастыри находили возможнымъ требовать "легкаго" роста — "по 3 куны на гривну или по 7 рѣзанъ", т.-е. по

12% или по 14%. Такое значеніе капитала въ Русской Правдъ сообщаеть ей черствый мъщанскій характеръ. Легко замѣтить ту общественную среду, которая выработала право, послужившее основаніемъ Русской Правды: это быль большой торговый городъ. Село въ Русской Правдъ остается въ тъни, на заднемъ планъ: огражденію сельской собственности отведенъ короткій рядъ статей среди позднѣйшихъ частей Правды. Впереди всего, по крайней мъръ въ древнъйшихъ отдълахъ кодекса, поставлены интересы и отношенія состоятельныхъ городскихъ классовъ, т.-е. отношение холополадъльческаго и торгово-промышленнаго міра. Такъ, изучая по Русской Правд'в гражданскій порядокъ, частныя юридическія отношенія людей, мы и здёсь встречаемся сь той же силой, которая такъ могущественно дъйствовала на установленіе политическаго порядка во все продолжение изучаемаго нами перваго періода: тамъ, въ политической жизни, такою силой быль торговый городъ со своимъ въчемъ; и здъсь, въ частномъ гражданскомъ общежитіи, является тотъ же городъ съ тѣмъ, чыть онь работаль, — съ торгово-промышленнымь капиталомь.

Мы кончили довольно продолжительное и детальное изученіе Русской Правды. Участвуя въ немъ послѣ разбора Начальной лѣтописи, вы, вѣроятно, не въ первый разъ спрашивали себя, соблюдаю ли я соразмѣрность въ изложеніи курса, ограничиваясь бѣглымъ обзоромъ историческихъ фактовъ и такъ долго останавливая ваше вниманіе на нѣкоторыхъ историческихъ источникахъ. Я вижу эту несоразмѣрность, но допускаю ее не безъ разсчета. Слѣдя за моимъ обзоромъ историческихъ фактовъ, вы усвояете готовые выводы; подробно разбирая при вашемъ участіи важнѣйшіе и древнѣйшіе памятники нашей исторіи, я желалъ наглядно показать вамъ, какъ эти выводы добываются. Въ слѣдующій часъ мы сдѣлаемъ еще одинъ опыть подобнаго разбора.

## Лекція XV.

Церковные уставы первыхъ христіанскихъ князей Руси. — Церковное въдомство по уставу Владиміра Св. — Пространство церковнаго суда и совмъстный церковно-мірской судъ по уставу Ярослава. — Перемёны въ понятіи преступленія, въ области вмёненія и въ системё наказаній. — Денежный счеть Ярославова устава; время его составленія. — Первоначальная основа устава. — Законодательныя полномочія Церкви. — Ходъ церковной кодификаціи. — Слёды ея пріемовъ въ уставъ Ярослава. — Отношеніе устава къ Русской Правдъ. — Вліяніе Церкви на политическій порядокь, общественный складь и гражданскій быть. — Устройство христіанской семьи.

Разбирая Русскую Правду, я назваль ее довольно вър-дополненіе нымъ отраженіемъ русской юридической действительности Правды въ XI и XII вв., но отраженіемъ далеко не полнымъ. Она вос- кахъ дерпроизводить одинь рядь частныхь юридическихь отношеній, построенныхъ на матеріальномъ, экономическомъ интересъ; но въ это царство матеріальнаго интереса все глубже врѣзывался съ конца Х в. новой строй юридическихъ отношеній, едва затронутый Русской Правдой, который созидался на иномъ началѣ, на чувствѣ нравственномъ. Эти отношенія проводила въ русскую жизнь Церковь. Памятники, въ которыхъ отразился этотъ новый порядокъ отношеній, освъщають русскую жизнь тъхъ въковъ съ другой стороны, которую оставляеть въ тфии Русская Правда. Бфглымъ обзоромъ древнъйшихъ изъ этихъ памятниковъ на короткое время я займу ваше вниманіе.

Уставъ Вла-

Начальная льтопись, разсказывая, какъ Владиміръ святой въ 996 году назначилъ на содержание построенной имъ въ Кіевъ соборной Десятинной церкви десятую часть своихъ доходовъ, прибавляетъ: "и положи написавъ клятву въ церкви сей". Эту клятву мы и встръчаемъ въ сохранившемся церковномъ уставъ Владиміра, гдъэтотъ князь заклинаеть своихъ преемниковъ блюсти нерушимо постановленія, составленныя имъ на основаніи правиль вселенскихъ соборовь и законовъ греческихъ царей, т.-е. на основаніи греческаго Номоканона. Древнъйшій изъ многочисленныхъ списковъ этого устава мы находимъ въ той же самой новгородской Кормчей конца XIII в., которая сберегла намъ и древнъйшій извъстный списокъ Русской Правды. Время сильно попортило этотъ памятникъ, покрывъ первоначальный его текстъ густымъ слоемъ позднѣйшихъ наростовъ. Въ спискахъ этого устава много поправокъ, передѣлокъ, вставокъ, подновленій, словомъ, варіантовъ — знакъ продолжительнаго практическаго дъйствія устава. Однако легко возстановить если не первоначальный тексть памятника, то его юридическую основу, по крайней мфрф настолько, чтобы понять основную мысль, проведенную въ немъ законодателемъ. Уставъ опредъляеть положение Церкви въ новомъ для нея государствъ. Церковь на Руси въдала тогда не одно только дъло спасенія душъ: на нее возложено было много чисто земныхъ заботъ, близко подходящихъ къ задачамъ государства. Она является сотрудницей и неръдко даже руководительницей мірской государственной власти въ устроеніи общества и поддержаніи государственнаго порядка. Съ одной стороны, Церкви была предоставлена широкая юрисдикція надъ всёми христіанами, въ составъ которой входили дела семейныя, дела по нарушенію святости и неприкосновенности христіанскихъхрамовъ и символовъ, дъла о въроотступничествъ, объ оскорбленіи

нравственнаго чувства, о противоестественныхъ грфхахъ, о покушеніяхъ на женскую честь, объ обидахъ словомъ. Такъ Церкви предоставлено было устроять и блюсти порядокъ семейный, религіозный и нравственный. Съ другой стороны, подъ ея особое попеченіе было поставлено особое общество, выдълившееся изъ христіанской паствы и получившее названіе церковных или богадпльных людей. Общество это во всъхъ дълахъ церковныхъ и нецерковныхъ въдала и судила церковная власть. Оно состояло: 1) изъ духовенства бѣлаго и чернаго съ семействами перваго, 2) изъ мірянь, служившихь Церкви или удовлетворявшихь разнымь мірскимъ ел нуждамъ, каковы были, напримѣръ, врачи, повивальныя бабки, просвирни и вообще низшіе служители Церкви, также задушные люди и прикладни, т.-е. рабы, отпущенные на волю по духовному завѣщанію или завѣщанные Церкви на поминъ души и селившіеся обыкновенно на церковныхъ земляхъ подъ именемъ изгоевъ въ качествъ полусвободныхъ крестьянъ, 3) изъ людей безпріютныхъ и убогихъ, призрѣваемыхъ Церковью, каковы были странники, нищіе, слівные, вообще неспособные къ работі. Разумівется, въ вѣдомствѣ Церкви состояли и тѣ духовныя и благотворительныя учрежденія, въ которыхъ находили уб'єжище церковные люди: монастыри, больницы, страннопріимные дома, богадъльни. Весь этоть разнообразный составъ церковнаго вѣдомства опредѣленъ въ уставѣ Владиміра лишь общими чертами, часто одними намеками; церковные дѣла и люди обозначены краткими и сухими перечнями.

Практическое развитіе началь церковной юрисдикціи, на-Уставь Яромѣченныхь въ уставѣ Владиміра, находимъ въ церковномъ
уставѣ его сына Ярослава. Это уже довольно пространный
и стройный церковный судебникъ. Онъ повторяетъ почти
тѣ же подсудныя Церкви дѣла и лица, какія перечислены

въ уставъ Владиміра; но сухіе перечни послъдняго здъсь разработаны уже въ казуально расчлененныя и отчетливо формулированныя статьи со сложной системой наказаній и по мъстамъ съ обозначениемъ самаго порядка судопроизводства. Эта система и этоть порядокъ построены на различеніи и соотношеніи понятій грѣха и преступленія. Грѣхъ вѣдаетъ Церковь, преступленіе — государство. Всякое преступленіе Церковь считаеть гръхомъ; но не всякій гръхъ государство считаетъ преступленіемъ. Грфхъ — нравственная несправедливость или неправда, нарушение божественнаго закона; преступленіе-неправда противообщественная, нарушеніе закона человъческаго. Преступленіе есть дояніе, которымъ одно лицо причиняетъ матеріальный вредъ или наносить нравственную обиду другому. Грфхъ — не только дъяніе, но и мысль о дъяніи, которымъ гръщникъ причиняеть или можеть причинить матеріальный или нравственный вредъ не только своему ближнему, но и самому себъ, Поэтому всякое преступленіе — грѣхъ, насколько оно портитъ волю преступника; но грѣхъ—преступленіе, насколько онъ вредить другому или обижаеть его и разстраиваеть общежитіе. На комбинаціи этихъ основныхъ понятій и построень церковно-судный порядокь въ уставъ Ярослава. нравственный катехизись, переложенный въ дис-Это циплинарно - юридическія предписанія. Церкви подсудны грѣхи всѣхъ христіанъ и противозаконныя дѣянія людей особаго церковнаго въдомства. На этотъ двойной составъ церковной юрисдикціи указываеть уставъ, говоря оть лица князя-законодателя: "помыслихь грпховныя вещи и духовныя (т.-е. духовно-сословныя) отдати Церкви". Согласно съ этой комбинаціей всв судныя дела, относимыя уставомъ къ въдомству Церкви, можно свести къ тремъ разрядамъ.

І. Дела только греховныя, безъ элемента преступности, Классионсудились исключительно церковной властью, разбирались подсудныхъ святительскимъ, т.-е. епископскимъ судомъ безъ участія судьи княжескаго, по церковнымъ законамъ. Сюда относятся дела, нарушающія церковную заповедь, но не входившія въ составъ компетенціи княжескаго суда: волхвованіе, чарод'яніе, браки въ близкихъ степеняхъ родства, общение въ пищъ съ язычниками, употребление недозволенной пищи, разводъ по взаимному соглашенію супруговъ и т. п.

II. Дела греховно-преступныя, въ которыхъ греховный элементь, нарушение церковнаго правила, соединяется съ насиліемъ, съ физическимъ или нравственнымъ вредомъ для другого, либо съ нарушеніемъ общественнаго порядка, такія діла, какъ нарушающія и государственный законъ, разбирались княжескимъ судьей съ участіемъ судьи церковнаго. Такой составъ и порядокъ суда обозначался формулой: митрополиту въ винъ или митрополиту столько-то гривенъ пени, а князь казнить, судить и караеть, дёлясь пенями съ митрополитомъ. Къ этому разряду относятся дъла объ умычкъ дъвицъ, объ оскорблении женской чести словомъ или дѣломъ, о самовольномъ разводѣ мужа съ женой по волъ перваго безъ вины послъдней, о нарушении супружеской върности и т. п.

III. Наконецъ, дѣла "духовныя", сословныя, касающіяся лицъ духовнаго въдомства, были обыкновенныя противозаконныя дёянія, совершенныя церковными людьми, какъ духовными, такъ и мірянами. По уставу Владиміра такихъ людей во всёхъ судныхъ дёлахъ вёдала церковная власть, разумфется, по законамъ и обычаямъ, дфиствовавщимъ въ княжескихъ судахъ; но и князь, какъ исполнитель судебнаго приговора, полицейское орудіе кары и какъ верховный блюститель общественнаго порядка, оставляль за собою

нъкоторое участіе въ судѣ надъ людьми церковнаго вѣдомства. Это участіе выражено въ уставѣ словами князя:
"отдали есмо святителемъ тыа духовныа суды, судити ихъ
оприсно мірянъ (безъ мірскихъ, княжихъ судей), развѣе
татьбы съ поличнымъ, то судити съ моимъ (судьей), тажъ
и душегубленіе, а въ иныя дѣла никакожъ моимъ не вступатися". Такимъ образомъ наиболѣе тяжкія преступленія,
совершенныя церковными людьми, судилъ церковный судья
съ участіемъ княжескаго, съ которымъ и дѣлился денежными пенями. Такой порядокъ судопроизводства выраженъ
въ уставѣ Ярослава формулами: митрополиту въ винъ
со княземъ наполы или платять виру князю съ владыкою
наполы, т.-е. денежныя пени дѣлятся пополамъ между
объими властями.

цвиг ен.

Изъ этой классификаціи дѣль, нормируемыхъ церковнымъ Ярославовымъ уставомъ, можно видъть, что главная его цъль — разграничение двухъ подсудностей, княжеской и святительской, выдъленіе въ составъ церковнаго суда дъль, рѣшаемыхъ совмѣстно представителями объихъ. Уставъ опредъляеть, въ какихъ случаяхъ долженъ судить одинъ церковный судья и въ какихъ дъйствуетъ совмъстный церковномірской судъ, въ которомъ, пользуясь языкомъ устава, къ святительскому суду "припущались міряне", свътскіе судьи. Такой смѣшанный составъ суда вызывался свойствомъ дъль или лиць: извъстныя дъла двойственнаго, уголовно-церковнаго характера, совершенныя лицами, подсудными княжескому суду, привлекали своимъ церковнымъ элементомъ къ участію въ ихъ разбор в судью церковнаго; изв встныя лица, подсудныя церковному суду, привлекали къ участію въ судъ надъ ними княжескаго судью, когда совершали дъла, подсудныя последнему. Въ первомъ случат церковный судья являлся ассистентомъ княжескаго, во второмъ наоборотъ.

Этоть совмёстный судь надобно отличать оть того, который позднее назывался обчима или смисныма: это судъ по деламъ, въ которыхъ сталкивались стороны разныхъ подсудностей, напримъръ, княжеской и церковной. Уставъ Владиміра кратко упоминаеть о немь, перечисливь разряды церковныхъ людей, во всёхъдёлахъ подсудныхъ митрополиту или епископу: "аже будеть иному человъку съ тымъ человъкомъ ръчь, то обчій судъ", т.-е. если нецерковный человѣкъ будетъ тягаться съ церковнымъ, судить ихъ общимъ судомъ. Совмъстный судъ, о которомъ говоритъ Ярославовъ уставъ, представляеть особую и довольно своеобразную комбинацію: онъ въдаль дъла, входившія въ составъ одной подсудности, но совершенныя лицами, подлежавшими другой.

Церковный судъ, какъ онъ устроенъ или, точнѣе, описанъ вносимыя Ярославовымъ уставомъ, углубляя понятіе о преступленіи, уставомъ вносиль въ право и другія существенныя новости. Здёсь, вопервыхъ, онъ значительно расширилъ область вмѣняемости. Почти вся его общая компетенція, простиравшаяся на всёхъ върующихъ и обнимавшая жизнь семейную, религіозную и нравственную, составилась изъ дёлъ, которыхъ не вмёнялъ или не предусматриваль древній юридическій обычай: таковы умычка, святотатство, нарушение неприкосновенности храмовъ и священныхъ символовъ, оскорбление словомъ (обзываніе еретикомъ или зелейникомъ, составителемъ отравъ и привораживающихъ снадобій, обзываніе женщины позорнымъ словомъ). Установленіе этихъ трехъ видовъ оскорбленія словомъ было первымъ опытомъ пробужденія въ крещеномъ язычникъ чувства уваженія къ нравственному достоинству личности человъка — заслуга церковнаго правосудія, не уменьшаемая малоплодностью его усилій въ этомъ направленіи. Не менъе важны нововведенія въ способахъ судебнаго возмездія за правонарушенія. Старый юридическій обычай смо-

трѣлъ только на непосредственныя матеріальныя слѣдствія противозаконнаго дѣянія и каралъ за нихъ денежными пенями и вознагражденіями, продажами и уроками. Взглядъ христіанскаго законодателя шире и глубже, восходить отъ слъдствій къ причинамъ: законодатель не ограничивается пресъченіемъ правонарушенія, но пытается предупредить его, дъйствуя на волю правонарушителя. Уставъ Ярослава, удерживая денежныя взысканія, полагаеть за некоторыя деянія еще нравственно-исправительныя наказанія, аресть при церковномъ домѣ, соединявшійся, вѣроятно, съ принудительной работой на церковь, и эпитимію, т.-е. либо временное лишеніе н жиоторых т церковных благь, либо изв жстныя нравственнопокаянныя упражненія. За дітоубійство, за битье родителей дътьми уставъ предписываеть виноватую или виноватаго "пояти въ домъ церковный"; бракъ въ близкой степени родства наказуется денежной пеней въ пользу церковной власти, "а ихъ разлучити, а опитемью да пріимутъ". Въ уставъ нъть прямого указанія еще на одно нравоисправительное средство судебнаго возмездія, наименте удачное и наименъе приличное духовному пастырству, однако допущенное въ практику церковнаго суда того времени: это — тълесныя наказанія. Средство это было заимствовано изъ византійскаго законодательства, которое его очень любило и заботливо разрабатывало, осложняя физическую боль уродованіемъ человъческаго тъла, ослъпленіемъ, отсъченіемъ руки и другими безполезными жестокостями. Въ Ярославовомъ уставъ есть статья, по которой женщину, занимавшуюся какимъ-либо родомъ волхвованія, надлежало "доличивъ казнить", а митрополиту заплатить пени 6 гривенъ. Одно изъ правилъ русскаго митрополита Іоанна II (1080—1089 годовъ) объясняетъ, въ чемъ должна была состоять эта "казнь"; занимающихся волхвованіемъ надлежало сперва отклонять отъ грѣха сло-

веснымъ увъщаніемъ, а если не послушаются, "яро казнити, но не до смерти убивати, ни обръзати сихъ тълесе". Подъ "ярой", строгой казнью, не лишающей жизни и не "обрѣзывающей", т.-е. не уродующей тёла, можно разумёть только простое телесное наказаніе.

Таково въ общихъ чертахъ содержаніе Ярославова устава. Не трудно замътить, какія новыя понятія вносиль онъ въ русское право и правовое сознаніе: онъ 1) осложняль понятіе о преступленіи, какъ матеріальномъ вредѣ, причиняемомъ другому, мыслью о гръхъ, какъ о нравственной несправедливости или нравственномъ вредѣ, какой причиняетъ преступникъ не только другому лицу, но и самому себъ, 2) подвергаль юридическому вмѣненію грѣховныя дѣянія, которыхъ старый юридическій обычай не считаль вміняемыми, наконецъ, 3) согласно съ новымъ взглядомъ на преступленіе осложняль дійствовавшую карательную систему наказаній мфрами нравственно-исправительного воздействія, разсчитанными на оздоровленіе и укрѣпленіе больной воли или шаткой совъсти, каковы: эпитимія, аресть при церковномъ домѣ, тѣлесное наказаніе.

Такимъ образомъ надъ порядкомъ матеріальныхъ инте- Ярославовъ ресовъ и отношеній, державшихся на старомъ юридическомъ времененъ ресовъ и отношеній времененъ ресовъ и отношения времененъ ресовъ и отношения времененъ ресовъ и отношения времененъ ресовъ и отношения времененъ отношения времененъ отношения времененъ отношения времененъ отношения времененъ отношения времененъ отношения в отношения времененъ отношения в отношен обычав, Ярославовъ уставъ строилъ новый высшій порядокъ интересовъ и отношеній нравственно-религіозныхъ. Церковный судь, какь онь поставлень въ уставь, должень быль служить проводникомъ въ русскомъ обществѣ новыхъ юридическихъ и нравственныхъ понятій, которыя составляли основу этихъ интересовъ и отношеній. Съ этой стороны Русская Правда, какъ отражение господствующихъ юридическихъ отношеній, является судебникомъ, начинавшимъ уже отживать, разлагаться; напротивь, уставь Ярослава представляеть собою мірь юридическихь понятій и отношеній,

только что завязывавшихся и начинавшихъ жить. Но представляя собою различные моменты въ юридическомъ развитіи русскаго общества, какъ памятники права, Русская Правда и церковный уставъ Ярослава — сверстники, какъ памятники кодификаціи. Всматриваясь пристальнёе въ текстъ устава, въ археологическія черты, пощаженныя въ немъ временемъ, можно приблизительно опредълить, когда онъ составлялся. И въ этомъ памятникѣ, какъ въ Русской Правдѣ, руководящую нить къ ръшенію вопроса дають денежныя пени. Въ разныхъ спискахъ устава онъ представляють при первомъ взглядъ самое безпорядочное разнообразіе. Одинъ списокъ назначаеть за извъстное дъяніе въ пользу церковной власти гривну серебра, другой — рубль, третій — "гривну серебра или рубль", а это — разновременныя денежныя единицы. За одну и ту же вину взыскивается то 20, то 40 гривенъ, за другую то 40, то 100 гривенъ кунъ. Въ этомъ разнообразіи отразились колебанія денежнаго курса, признаки которыхъ мы замѣтили и въ Русской Правдѣ; но въ Ярославовомъ уставѣ они отразились гораздо полнъе и явственнъе. Мы видъли, что въ краткой редакціи Правды ніжоторыя пени опредівляются извъстной суммой ръзанъ, а въ пространной той же суммой кунъ. И въ уставъ Ярослава обидъвшій непригожимъ словомъ крестьянку, "сельскую" жену, платить ей по однимъ спискамъ 60 резанъ, по другимъ 60 кунъ. Причиной такой замъны, какъ мы уже знаемь, было то, что гривна кунъ, въсившая въ началъ XII в. полфунта, въ концъ его была вдвое легковъснъе. Такса судебныхъ взысканій переверстывалась сообразно съ перемънами денежнаго обращенія; но при этомъ не всегда сообразовались съ рыночной ценностью денегь, а заботились о томъ, чтобы при уменьшившемся въсъ денежныхъ единицъ сохранить въ судебной пенъ прежнее количество металла. Для этого или удерживали прежнія

суммы взысканій съ уплатой ихъ "старыми кунами", или возвышали эти суммы соотвътственно понижению въса денежныхъ единицъ. Этимъ послёднимъ способомъ переверстки пользовались и церковные судьи, руководствовавшіеся въ своей практикъ Ярославовымъ уставомъ, согласуя размъры карательныхъ взысканій съ колебаніями денежнаго курса. Если въ одномъ спискъ устава за двоеженство назначено пени въ пользу церковной власти 20 гривенъ, а въ другомъ 40, это значить, что первый списокъ воспроизвель уставъ въ редакціи или, какъ бы мы сказали, въ изданіи первой половины XII в., при полуфунтовой гривнъ кунъ, а второй списокъ — въ редакціи второй половины, при гривнъ въсомъ вдвое легче. Но этому паденію в са гривны предшествоваль, какъ можно предполагать по некоторымъ указаніямъ памятниковъ, промежуточный моментъ, который можно относить ко второй четверти XII в., ко времени вслъдъ за смертью Мстислава (1132 года), когда на рынкъ ходили гривны въсомъ трети фунта, и такія гривны также попадаются въ кладахъ. Пересмотръ устава, относящійся и къ этой переходной поръ, оставиль свой слъдъ въ его спискахъ: по однимъ изъ нихъ участники въ умычкъ дъвицы, "умычники" платятъ пени гривну серебра, по другимъ 60 ногатъ, а это — 3 гривны кунъ. Съ другой стороны, во второй четверти XIII в. поступили въ обращение, какъ я уже говорилъ въ одномъ изъ предшествующихъ чтеній, гривны кунъ, которыхъ отливали  $7^{1/2}$  изъ фунта серебра: значить, онъ въ  $2^{1/2}$  раза были легковъснъе третныхъ гривенъ. Встръчаемъ точно такое же отношеніе между пенями за одни и тѣ же преступленія въ разныхъ пересмотрахъ устава: по однимъ спискамъ 40 гривенъ кунъ, по другимъ 100 гр. Позднъйшіе переписчики совмъщали въ однихъ и тъхъ же спискахъ устава таксы разновременныхъ его пересмотровъ и совершенио запутали

систему денежныхъ взысканій, ставя рядомъ съ древней гривной кунъ временъ Мономаха денежныя единицы XIV и XV вв. Но съ помощію исторіи денежнаго обращенія въ древней Руси можно разобраться въ этой путаницѣ и придти къ тому заключенію, что древнѣйшій видъ, какой встрѣчаемъ въ дошедшихъ до насъ спискахъ устава, этотъ памятникъ получилъ въ началѣ XII в., во всякомъ случаѣ еще до половины этого вѣка. Значитъ, уставъ Ярослава вырабатывался въ одно время съ Русской Правдой. Сравнивая оба эти памятника русской кодификаціи, находимъ далѣе, что они не только сверстники, но и земляки, если можно такъ выразиться: у нихъ одна родина, они выросли на одной и той же почвѣ церковной юрисдикціи.

Процессъ составленія устава.

Несходство текста въ разныхъ спискахъ, очевидные слъды передълокъ и подновленій въ немъ возбуждають въ исторической критикъ Ярославова устава два вопроса: о его подлинности и о возстановленіи его первоначальной основы. Имън въ виду пріемы русскаго законодательства и кодифика ціи въ тѣ вѣка, можно сомнѣваться, приложимы ли эти обычные вопросы исторической критики къ такому памятнику, какъ уставъ Ярослава. Въ краткомъ введеніи, которымъ онъ начинается и которое также изложено неодинаково въ разныхъ спискахъ, великій князь Ярославъ говорить, что онъ "по данію" или "по записи" своего отца "сгадаль" съ митрополитомъ Иларіономъ согласно съ греческимъ Номоканономъ предоставить митрополиту и епископамъ тв суды, которые писаны въ церковныхъ правилахъ, въ Номоканонъ, именно суды по гр вховнымъ д вламъ и по д вламъ духовныхъ лицъ, оговоривъ при этомъ и тв дела, въ которыхъ законодатель удержалъ извъстное участіе за свътской властью. Это введеніе не даеть никакого повода предполагать, что Ярославъ утвердилъ какойлибо готовый проекть церковнаго устава, ему предложенный:

рѣчь идетъ только о договорѣ между двумя властями, свѣтской и духовной, разграничивавшемъ принципіально въ духѣ греческаго Номоканона судебныя вёдомства той и другой власти. Можно думать, что договоръ и ограничивался этой общей, принципіальной разверсткой объихъ подсудностей и краткое введеніе въ уставъбыло его первоначальной основой: въ такомъ краткомъ видъ и приводить его одна позднъйшая лѣтопись (Архангелогородская). Согласно съ договоромъ устанавливалась практика церковнаго суда, которая постепенно кодифицировалась, облекаясь въ письменныя правила; изъ совокупности этихъ правилъ и составился уставъ, получившій по происхожденію своей основы названіе Ярославова. Такимъ образомъ тогдашнее законодательство шло отъ практики къ кодексу, а не наоборотъ, какъ было позднъе. Такой ходъ составленія дёлаль уставь особенно воспріимчивымъ къ перемънамъ, какія вносили въ практику церковнаго суда измънчивыя условія мъста и времени.

Объясняя такъ происхожденіе Ярославова устава, я имѣю законодавъвния полвъв виду отношеніе русской Церкви къ государству, устаношаясь къ церкви за содъйствіемъ въ установленіи общественнаго порядка на христіанскихъ основаніяхъ, княжеское
правительство предоставляло ея вѣдѣнію дѣла и отношенія,
непривычныя для языческаго общества, которыя возникли
только съ принятіемъ христіанства, дѣла и отношенія,
самое понятіе о которыхъ впервые проводило въ новопросвѣщенные умы христіанское духовенство. Въ устроеніи такихъ
дѣлъ и отношеній духовенство руководилось своими церковными правилами, и государственная власть давала ему надлежащія полномочія на тѣ учредительныя и распорядительныя мѣры, которыя оно признавало необходимыми, примѣняя свои церковныя правила къ условіямъ русской жизни.

Какъ ближайщая сотрудница правительства въ устроеніи государственнаго порядка, церковная іерархія законодательствовала въ отведенной ей сферѣ по государственному порученію. Узнаемъ, чемъ вызывалось и какъ, въ какой форме возлагалось на нее это законодательное поручение. Внукъ Мономаха Всеволодъ въ припискъ къ церковному уставу, который онъ даль Новгороду, когда княжиль тамь, разсказываеть, что ему приходилось разбирать тяжбы о наслёдствъ между дѣтьми отъ одного отца и разныхъ матерей и онъ ртшаль такія тяжбы "заповтдми по преданію св. отець", т.-е. по указаніямъ, содержащимся въ Номоканонъ. Князь однако думаль, что не его дело решать такія тяжбы, и прибавиль въ припискъ къ уставу заявление о всъхъ судебныхъ дёлахъ такого рода: "а то все приказахъ епископу управляти, смотря въ Номоканонъ, а мы сіе съ своей души сводимъ". Совъсть князя тяготилась сомнъніемъ, въ правъ ли онъ ръшать такія дъла, требующія каноническаго разумѣнія и авторитета, и онъ обращается къ церковной власти съ призывомъ снять съ его души нравственную отвътственность за дъла, которыя она разумъетъ лучше, и дълать по своему разумънію, соображаясь съ Номоканономъ и съ русскими нравами. Но соображать византійскій законъ съ русской действительностью значило перерабатывать и этоть законъ, и эту дъйствительность, внося заимствованное юридическое начало въ туземпое отношеніе, т.-е. значило создавать новый законъ. Такая законодательная работа и возлагалась на церковную іерархію. Такъ нечувствительно судебная власть Церкви превращалась въ законодательную.

Кн. Всеволодъ разсказываетъ въ припискѣ, какъ онъ рѣшалъ дѣла о наслѣдствѣ; но онъ не придавалъ своимъ рѣшеніямъ силы обязательныхъ прецедентовъ, предоставляя вѣдать такія дѣла епископу. Кто-то вставилъ въ приписку князя замѣтку о томъ, что по церковнымъ правиламъ, которыми руководствовался князь въ своей судебной практикѣ, отцовское имущество дѣлится поровну между сыновьями и дочерьми. Эта норма была чужда русскому наслѣдственному праву и никогда въ немъ не дѣйствовала, притомъ не относилась къ тому юридическому вопросу, о которомъ шла рѣчь въ припискѣ; ее внесли въ приписку, даже какъ будто отъ лица князя-уставодателя, на всякій случай, въ чаяніи, что и она можетъ пригодиться.

Все это ярко освъщаеть ходъ судопроизводства, законо-церковная кодификація. дательства и кодификаціи въ Россіи XI и XII вв. Христіанство осложняло жизнь, внося въ нее новые интересы и отношенія. Княжи мужи, органы власти, со своими старыми понятіями и нравами не стояли на высотѣ новыхъ задачъ суда и управленія и своими ошибками и злоупотребленіями "топили княжу душу", по выраженію того же Всеволодова устава. Усиливаясь поправить положеніе діль, князья разграничивали въдомства, устанавливали компетенціи, искали новыхъ юридическихъ нормъ, лучшихъ правительственныхъ органовъ и за всемъ этимъ обращались къ церковной іерархіи, къ ея правственнымъ указаніямъ и юридическимъ средствамъ. Церковные судьи и законовъды собирали церковно-византійскія произведенія о суд'є и управленіи, выписывали изъ нихъ пригодныя правила, обращались съ запросами по своимъ недоумфніямъ къ высшимъ и получали отъ нихъ вразумляющіе своимъ ісрархамъ отвъты, изъ этихъ правилъ и отвътовъ составляли юридическія нормы, болье или менье удачно приноровленныя къ русской жизни, и по мфрф того какъ эти нормы входили въ практику церковнаго суда, облекали ихъ въ форму законоположительныхъ статей, которыя вносили въ прежде пзданные русскіе уставы или соединяли въ новые своды, покры-

вая ихъ именемъ князя, которымъ вызвана была эта кодификаціонная работа или который освятиль такой сводъ своимъ законодательнымъ признаніемъ. Въ древнерусскихъ рукописныхъ кормчихъ, мърилахъ праведныхъ п другихъ сборникахъ юридическаго содержанія сохранились остатки этой продолжительной и трудно-уловимой законодательнокодификаціонной работы въ видъ цъльныхъ уложеній, каковы уставы князей Владиміра и Ярослава, или въ видъ отдъльныхъ статей, неизвъстно когда и по какому случаю составленныхъ, служившихъ какъ будто схоліями или дополненіями къ какому-то цёльному уложенію. Это, какъ видимъ, тотъ же процессъ, какимъ составлялась и Русская Правда.

Ен слъды вь уставк

Уставъ Ярослава въ своихъ спискахъ сохранилъ довольно <sup>Ярослава.</sup> явственные слёды такого происхожденія. По самой цёли своей, какъ уголовно-дисциплинарный церковный судебникъ, онъ стояль ближе къ церковно-византійскимъ источникамъ права, чёмъ Русская Правда. Это понятно: онъ вводилъ христіанскія начала въ русскую жизнь, державшуюся на языческомъ обычав, тогда какъ Русская Правда воспроизводила языческій обычай, слегка приправляя его христіанскими понятіями. Основнымъ источникомъ устава служили пом'вщавшіеся вм'єст съ нимъ въ нашихъ кормчихъ византійскіе кодексы Эклога и Прохиронъ, преимущественно ихъ уголовный отдёль или титулы "о казняхъ". Но уставъ не копируетъ, а передълываетъ ихъ, придавая заимствуемымъ. нормамъ туземную обработку, соображаясь съ мъстными нравами и отношеніями, развивая общія положенія источника въ казуальныя подробности, иногда вводя новые юридическіе случаи, подсказанные явленіями містной жизни. Такіе пріемы мы зам'тили и въ Русской Правд'ь. Ограничимся немногими примърами, чтобы объяснить эти пріемы.

По одной стать в Прохирона похитившій замужнюю или примъры. дъвицу безъ различія состоянія, даже собственную невъсту, со своими соучастниками, соумышленниками, пособниками п укрывателями подвергается болье или менье жестокому наказанію смотря по тому, были ли похитители вооружены, или нътъ. Первая статья Ярославова устава говоритъ объ обычной тогда на Руси умычкъ дъвицъ и налагаетъ на похитителя болье или менье тяжелую денежную пеню смотря по состоянію похищенной, дочь ли она "большихъ или меньшихъ бояръ", т.-е. человъка старшей или младшей княжеской дружины, или же "добрыхъ людей", степеннаго состоятельнаго горожанина; подвергаются пенъ и "умычники", соучастники умычки. Позднъе сдълано было разъяснение этой статьи: назначенныя въ ней пени взимаются въ случать, если "дъвка засядеть", не выйдеть замужь за своего похитителя. Предполагается, что если умычка, бывшая до принятія христіанства одной изъ формъ брака, сопровождалась христіанскимъ бракомъ, виновникъ ея не подвергался церковному суду и денежному взысканію, а наказывался вмѣстѣ съ похищенной женой только эпитиміей, "занеже не по закону Божію сочетались", какъ положено объ этомъ дёлё въ поученіи духовенству XII в., приписываемомъ новгородскому архіепископу Ильв-Іоанну. Кромв того, разъясненіе прибавляеть къ тремъ общественнымъ классамъ первой статьи еще четвертый — "простую чадь", простонародье. Потомъ и къ этому разъясненію сділано было дополненіе: постановленное въ статът и въ разъяснении имтеть мтето въ томъ случав, когда "дввку кто умолвить къ себв и дасть въ толоку", т.-е. когда кто похитить девицу скономь, "толокой", съ ея согласія, предварительно сговорившись съ нею, какъ обыкновенно и происходили умычки. Предполагается, что если дъвица похищена насильно, безъ ея согласія, дъло

должно идти инымъ порядкомъ и привести къ другимъ последствіямъ. И разъясненіе, и дополненіе оторваны отъ статьи, къ которой относятся, поміщены въ уставі, какъ отдъльныя статьи (6-я и 7-я), излагающія особые случаи, и въ этомъ положеніи совершенно непонятны. Ввожу васъ въ эти подробности съ двоякой цёлью, чтобы показать на частномъ примъръ, во-первыхъ, какъ чужой казусъ разрабатывался туземной кодификаціей примінительно къ містному обычаю, и, во-вторыхъ, какія затрудненія встрѣтите вы въ древнерусскихъ памятникахъ, когда вамъ придется имъть съ ними дъло. Послъднее поясню еще однимъ примфромъ. Къ извъстному уже намъ Закону Судному и къ Русской Правдъ прибавлялась въ спискахъ непопятная статья о безчестіи такого содержанія: за безчестную гривну золота, ежели бабка и мать были въ золотъ, взять за гривну золота 50 гривенъ кунъ, а ежели бабка была въ золотъ, а по матери не следуетъ золото, взять гривну серебра, а за гривну серебра полъосьмы  $(7^{1/2})$  гривны кунъ. Изъ этой статьи прежде всего открывается соотношение денежныхъ единицъ золотыхъ и серебряныхъ: въ фунтъ золота считалось 50 гр. кунъ, въ фунтъ серебра 71/2 гривенъ. Статья относится къ XIII в. и показываеть, что золото тогда цѣнилось у насъ только въ 62/з раза дороже серебра. Но про какихъ бабку и мать въ золотѣ говорить статья? Смысль ея открывается при сопоставленіи со статьей Ярославова устава, по которой обозвавшій чужую жену позорнымъ словомъ платить ей "за срамъ" 5 гривенъ или 3 гривны золота, если это жена большого или меньшого боярина, а если оскорбленная — жена простого горожанина, то ей за срамъ 3 гривны серебра. Бродячая статья значить: человъкъ, потерпъвшій оскорбленіе словомъ съ непочтительнымъ упоминаніемъ его родителей, взыскиваеть съ оскорбителя за безчестье гривну золота, если сго бабушка и мать были замужемъ за людьми изъ княжеской дружины; если же его мать по мужу простая горожанка, онъ имѣетъ право искать на обидчикѣ только одной гривны серебра, хотя бы бабушка была закняжимъ дружинникомъ.

Изучая уставъ Ярослава, застаемъ церковно-судебную уставь пропрактику и церковную кодификацію, такъ сказать, на ходу, въ состояніи колебаній и первыхъ опытовъ, неупорядоченныхъ усилій. За извъстное гръховное дъяніе по одному списку устава положена опредъленная пеня, а по другому она еще какъ будто не готова, предоставлена усмотрънію церковной власти: "епископу въ винѣ, во что ихъ обрядитъ". Уставъ не исчерпываетъ всей церковно-судебной практики своего времени, не предусматриваеть многихъ дѣяній, на счетъ которыхъ церковная власть XI и XII вв. дала уже опредъленныя и точныя руководящія указанія. Эти пробълы легко замътить, сличая уставъ съ упомянутыми уже мною правилами митрополита Іоанна ІІ и отвътами епископа Нифонта на вопросы Кирика и другихъ. Несмотря на то уставъ Ярослава остается единственнымъ памятникомъ изучаемаго времени по своей мысли и по своему содержанію. Церковные уставы, данные потомками Ярослава, имъли мъстное или спеціальное значеніе: они или повторяли съ нъкоторыми измѣненіями для извѣстной епархіи общій уставъ Владиміра Св., какъ новгородскій церковный уставъ Мономахова внука Всеволода, или опредёляли финансовыя отношенія Церкви къ государству въ извъстной области, каковы уставы новгородскій кн. Святослава 1137 года и смоленскій кн. Ростислава 1151 года. Уставъ Ярослава есть предназначенный для всей русской Церкви судебникъ, пытавшіяся провести раздёльную черту и вмёстё съ тёмъ установить точки соприкосновенія между судомъ государственнымъ

и церковнымъ. Съ этой стороны уставъ имъетъ близкое юридическое и историческое отношение къ Русской Правдъ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое Русская Правда? Это—церковный судебникъ по недуховнымъ дёламъ лицъ духовнагов фомства; уставъ Ярослава — церковный судебникъ по духовнымъ дѣламъ лицъ духовнаго и свѣтскаго вѣдомства. Русская Правда — сводъ постановленій объ уголовныхъ преступленіяхъ и гражданскихъ правонарушеніяхъ въ томъ объемѣ, въ какомъ нуженъ былъ такой сводъ церковному судьв для суда по недуховнымъ дѣламъ церковныхъ людей; Ярославовъ уставъ — сводъ постановленій о грѣховно-преступныхъ деяніяхъ, судъ по которымъ надъ всёми христіанами, духовными и мірянами, поручень быль русской церковной власти. Основные источники Правды — мѣстный юридическій обычай и княжеское законодательство при косвенномъ участій церковно-византійскаго права; основные источники устава — греческій Номоканонъ съ другими памятниками церковно-византійскаго права и Владиміровъ церковный уставъ при косвенномъ участіи м'єстнаго юридическаго обычая и княжескаго законодательства. Правда нашла въ византійскихъ источникахъ устава образцы кодификаціи, а уставъ взялъ изъ русскихъ источниковъ Правды основу своей системы наказаній, денежныя взысканія, и оба памятника заимствовали у своихъ византійскихъ образцовъ, Эклоги и Прохирона, одинаковую форму синоптическаго, конспективнаго свода законовъ. Такъ Русская Правда и Ярославовъ церковный уставъ являются какъ бы двумя частями одного церковно-юридическаго кодекса.

Вліяніе Цер- По разсмотрѣннымъ церковнымъ уставамъ при пособіи пособій пособі

христіанской жизни. Русскій митрополить-грекъ XIв. Іоаннъ II въ своихъ церковныхъ правилахъ далъ наставление духовному лицу, спрашивавшему его о разныхъ предметахъ церковной практики: "прилежи паче закону, неже обычаю земли". Ни русская церковно-судебная практика, ни русская кодификація, насколько та и другая проявились въ Русской Правдъ и уставъ Ярослава, не оправдали этого наставленія, оказавъ слишкомъ много вниманія обычаю земли. Церковь не пыталась перестроить ни формъ, ни основаній государственнаго порядка, какой она застала на Руси, хотя пришлой церковной іерархіи, привыкшей къ строгой монархической власти и политической централизаціи, русскій государственный порядокъ, лишенный того и другого, не могъ внушать сочувствія. Церковная іерархія старалась только устранить или ослабить нѣкоторыя тяжелыя слѣдствія туземнаго порядка, напримъръ, княжескія усобицы, и внушить лучшія политическія понятія, разъясняя князьямъ истинныя задачи ихъ дъятельности и указывая наиболъе пригодныя и чистыя средства дъйствія. Церковное управленіе и поученіе, несомнівню, вносило и въ княжескую правительственную и законодательную практику, а можеть-быть, и въ политическое сознаніе князей нікоторыя техническія и нравственныя усовершенствованія, понятія о законъ, о правитель, начатки слъдственнаго судебнаго процесса, письменное делопроизводство: не даромъ писецъ, делопроизводитель изстари усвоиль у насъ греческое названіе дьяка. Но при низкомъ уровнъ нравственнаго и гражданскаго чувства у тогдашняго русскаго княжья Церковь не могла внести какого-либо существеннаго улучшенія въ политическій порядокъ. Когда между князьями затівалась ссора и готовилась кровавая усобица, митрополить по порученію старъйшаго города Кіева могъ говорить соперникамъ внуши-

тельныя рѣчи: "молимъ васъ, не погубите Русской земли: если будете воевать между собою, поганые обрадуются п возьмуть землю нашу, которую отцы и деды наши стяжали трудомъ своимъ великимъ и мужествомъ; поборая по Русской земль, они чужія земли пріискивали, а вы и свою погубить хотите". Добрые князья, подобные Мономаху или Давиду черниговскому, плакали отъ такихъ словъ, но дёла шли своимъ стихійнымъ чередомъ, порядокъ добрыхъ впечатлівній и порядокъ привычныхъ отношеній развивались параллельно, не м'ьшая одинъ другому и встръчаясь только въ исключительныхъ личностяхъ на короткое время, по истечени котораго кляузы родичей быстро заметали слѣды плодотворной дѣятельности отдъльныхъ лицъ. До насъ дошло отъ XII в. горячее "Слово о князьяхъ", произнесенное однимъ церковнымъ витіей на память святыхъ князей Бориса и Гльба. Тема, разумьется братолюбіе и миролюбіе; цізь поученія — обличеніе княжескихъ усобицъ, въ разгаръ которыхъ оно, повидимому, было сказано. "Слышите, князья, противящіеся старшей братіпи рать поднимающіе и поганыхъ наводящіе на свою братію !Не обличить ли васъ Богъ на страшномъ судъ? Святые Борисъ и Глъбъ попустили брату своему отнять у нихъ не только власть, но и жизнь. А вы одного слова стерпъть брату не можете и за малую обиду смертоносную вражду поднимаете, призываете поганыхъ на помощь противъ своей братіи. Какъ вамъ не стыдно враждовать со своей братіей и единовърными своими! "Это негодованіе — опора для сужденія о людяхъ того времени: пришлось бы цънить ихъ очень низко, если бы изъ среды ихъ не послышалось негодующаго голоса противъ княжескихъ безпорядковъ. И все-таки проповъдникъ горячился напрасно: источникомъ безпорядковъ былъ самый порядокъ княжескаго управленія землей. Князья сами тяготились этимъ порядкомъ, но не сознавали возможности замънить

его другимъ и не сумъли бы замънить, если бы и сознавали. Да и сама іерархія не обладала ни авторитетомъ, ни энергіей въ достаточной мъръ, чтобы сдерживать генеалогическій задоръ князей. Въ ея верхнемъ, правящемъ слов было много пришельцевъ. Въ далекую и темную скиескую митрополію шли не лучшіе греки. Они были равнодушны къ мёстнымъ нуждамъ и заботились о томъ, чтобы высылать на родину побольше денегь, чёмъ мимоходомъ кольнулъ имъ глаза повгородскій владыка XII в. Іоаннъ въ поученіи своему духовенству. Уже въ то время слово грект имѣло у насъ недоброе значеніе — плута: таиль онь въ себѣ обманъ, потому что быль онъ грекъ, замечаеть летопись объ одномъ русскомъ архіерев.

Церковная іерархія д'яйствовала не столько силой лицъ, на обще сколько правилами и учрежденіями, ею принесенными, и дъйствовала не столько на политическій порядокъ, сколько на частныя гражданскія и особенно на семейныя отношенія. Здёсь, не ломая прямо закоренёлыхь привычекъ и предразсудковъ, Церковь исподоволь прививала къ туземному быту новыя понятія и отношенія, перевоспитывая умы п нравы, приготовляя ихъ къ воспріятію новыхъ нормъ, и такимъ путемъ глубоко проникала въ юридическій и нравственный складъ общества. Мы видѣли составъ этого общества по Русской Правдъ. Оно дълилось по правамъ и имущественной состоятельности на политические и экономические классы высшіе и низшіе, лежавшіе одинъ надъ другимъ, т.-е. дълилось горизонтально. Церковь стала расчленять общество въ иномъ направленіи, сверху внизъ, вертикально. Припомните составъ общества иерковных элюдей. Это не былъ устойчивый и однородный классь съ наследственнымъ значеніемъ, образовавшій новое сословіе въ составѣ русскаго общества: въ число церковныхъ людей попадали лица раз-

ныхь классовъ гражданскаго общества, и принадлежность къ нему условливалась не происхожденіемъ, а волей или временнымъ положеніемъ лица, иногда случайными обстоятельствами (убогіе и безпріютные, странники и т. п.). Даже князь могь попасть въ число церковныхъ людей. Церковный уставъ кн. Всеволода, составленный на основани Владимірова устава и данный новгородскому Софійскому собору во второй четверти XII в., причисляеть къ церковнымъ людямъ и изгоевъ, людей, по несчастію или другимъ причинамъ потерявшихъ права своего состоянія, сбившихся съ житейскаго пути, по которому шли ихъ отцы. Уставъ различаеть 4 вида изгоевь: это-поповь сынь, не обучившійся грамоть, обанкрутившійся купець, холопь, выкупившійся на волю, и князь, преждевременно осиротфвий. Итакъ рядомъ съ общественнымъ дѣленіемъ по правамъ и имущественной состоятельности Церковь вводила свое деленіе, основанное на иныхъ началахъ. Она соединяла въ одно общество людей разныхъ состояній пли во имя ипли, житейскаго назначенія, религіозно-правственнаго служенія, или в во имя чувства состраданія и милосердія. При такомъ составъ церковное общество являлось не новымъ государственнымъ сословіемъ съ духовенствомъ во главъ, а особымъ обществомъ, параллельнымъ государственцому, въ которомъ люди разныхъ государственныхъ сословій соединялись во имя равенства и религіозно-правственныхъ побужденій.

На семью.

Не менъе глубоко было дъйствіе Церкви на формы и духъ частнаго гражданскаго общежитія, именно на основной его союзъ семейный. Здъсь она доканчивала разрушеніе языческаго родового союза, до нея начавшееся. Христіанство застало на Руси только остатки этого союза, напримъръ кровомщеніе: цъльнаго рода уже не существовало. Одинъ на признаковъ его цъльности — отсутствіе наслъдованія

по завѣщанію, а изъ договора Олега съ греками мы видѣли, что уже за три четверти въка до крещенія Владиміра письменное обряжение, завъщание было господствующей формой наслъдованія, по крайней мъръ, въ тъхъ классахъ русскаго общества, которые имъли прямыя сношенія съ Византіей. Построенный на языческихъ основаніяхъ, родовой союзъ быль противень Церкви, и она съ первой минуты своего водворенія на Руси стала разбивать его, строя изъ его обломковъ союзъ семейный, ею освящаемый. Главнымъ средствомъ для этого служило церковное законодательство о бракъ и наслъдовании. Мы уже знаемъ, что лътопись отмътила у полянъ еще въ языческую пору приводъ невъсты къ женихувечеромъ, форму брачнаго союза, которую она даже рѣшилась признать бракомъ. Но изъ поученія духовенству, приписываемаго архіепископу новгородскому Іоанну, видимъ, что даже въ его время, почти два въка спустя по принятіи христіанства, въ разныхъ классахъ общества действовали различныя формы языческаго брака, и приводъ, и умычка, замьнявшая бракъ христіанскій. Поэтому "невынчальныя" жены въ простонародьи были столь обычны, что Церковь принуждена была до извъстной степени мириться съ ними, признавать ихъ если не вполнъ законными, то терпимыми, и уставъ Ярослава даже налагаетъ на мужа пеню за самовольный разводъ съ такой женой, а сейчасъ упомянутый архіепископъ настойчиво требуеть отъ священниковъ, чтобы они вѣнчали такія четы даже и съ дѣтьми. Гораздо строже, чемь за уклоненіе оть церковнаго венчанія, караеть тоть же уставъ за браки въ близкихъ степеняхъ родства. Митрополить Іоаннь II во второй половинь XI в. налагаеть эпитемію на браки даже между четвероюродными; но потомъ допускали брачный союзъ и между троюродными. Христіанскій бракъ не допускается между близкими родственниками,

между своими; слѣдовательно, стѣсняя постепенно кругъ родства, въ предѣлахъ котораго запрещался бракъ, Церковь пріучала болѣе отдаленныхъ родственниковъ смотрѣть другъ на друга, какъ на чужихъ. Такъ Церковь укорачивала языческое родство, обрубая слишкомъ широко раскидывавшіяся его вѣтви.

Развитіе семейнаго начала.

Труднымъ дѣломъ Церкви въ устройствѣ семьи было установить въ ней новыя юридическія и нравственныя начала. Здёсь предстояло внести право и дисциплину въ наименте поддающіяся нормировкт отношенія, направляемыя дотоль инстинктомъ и произволомъ, бороться со многоженствомъ, наложничествомъ, со своеволіемъ разводовъ, посредствомъ которыхъ мужья освобождались отъ наскучившихъ имъ женъ, заставляя ихъ уходить въ монастырь. Христіанская семья, завязываясь, какъ союзъ гражданскій, обоюднымъ согласіемъ жениха и невъсты, держится на юридическомъ равенствъ и нравственномъ взаимодъйствии мужа и жены. Необходимое следстве гражданской равноправности жены усвоеніе ей права собственности. Еще въ Хв. дружинная и торговая Русь знакома была съ раздѣльностью имущества супруговъ: по договору Олега съ греками на имущество жены не падала отвътственность за преступленіе мужа. Церкви предстояло поддерживать и укрѣплять это установленіе: церковный уставъ Владиміра Св. ей предоставиль разбирать споры между мужемъ и женой "о животь", объ имуществъ. Впрочемъ, вліяніе Церкви на семейный бытъ не ограничивалось сферой д'ыйствія формальнаго церковнаго суда, регламентируемаго уставами: оставались отношенія, которыя она предоставляла чисто нравственному суду духовника. Уставъ Ярослава наказываетъ жену, которая бъетъ своего мужа, но обратный случай обходить молчаніемь. Духовника не следуеть забывать и при разборе статей

церковныхъ уставовъ объ отношеніяхъ между родителями п дътьми. Здъсь законъ ограничивается, какъ бы сказать, простайшими, наименье терпимыми неправильностями семейной жизни, сдерживая произволь родителей въ дълъ женитьбы или замужества дётей, возлагая на родителей отвътственность за цъломудріе дочерей, карая дътей, которыя бьють своихъ родителей, не только церковной, но и гражданской, "властельской казнью", какъ тяжкихъ уголовныхъ преступниковъ. Зато предоставленъ былъ полный просторъ мужу и отцу, какъ завъщателю: древнъйшіе намятники русскаго права не налагають никакихъ ограниченій на его предсмертную волю, не слідуя въ этомъ за своими византійскими образцами. "Какъ кто, умирая, раздълнть свой домъ дътямъ, на томъ и стоять": такова основа наслъдственнаго права по Русской Правдъ. Законъ не предполагаетъ, чтобы при дътяхъ возможны были внъ семьи какіе-либо другіе насл'єдники по зав'єщанію. Близкіе родственники выступають только въ случат опеки, когда мать-вдова при малолътнихъ дътяхъ вторично выходила замужъ, а въ договоръ Олега являются законными наслъдниками, когда послѣ умершаго не оставалось ни дѣтей, ни завъщанія.

Припомнимъ, что въ этой побъдъ семейнаго начала падъ родовымъ церковное законодательство только доканчивало дъло, начатое еще въ языческія времена другими вліяніями, на которыя я указывалъ прежде (въ лекціяхъ VIII и X).

## Лекція XVI.

Главныя явленія II періода русской исторія.—Условія, разстраивавшія общественный порядокь и благосостояніе Кіевской Руси.—Бытъ высшаго общества; успѣхи гражданственности и просвѣщенія.— Положеніе низшихъ классовъ; успѣхи рабовладѣнія и порабощенія.— Половецкія нападенія.— Признаки запустѣнія дпѣпровской Руси.— Двусторонній отливъ населенія оттуда.— Признаки отлива на западъ.—Взглядъ на дальнѣйшую судьбу югозападной Руси и вопросъ о происхожденіи малорусскаго племени.— Признаки отлива населенія на сѣверо-востокъ.— Значеніе этого отлива и коренной фактъ періода.

II періодъ.

Обращаюсь къ изученю второго періода нашей исторіи, продолжавшагося съ XIII до половины XV в. Напередъ отмъчу главныя явленія этого времени, которыя составять предметь нашего изученія. Это были коренныя перемѣны русской жизни, если сопоставить ихъ съ главными явленіями перваго періода. Въ первомъ періодѣ главная масса русскаго населенія сосредоточивалась въ области Днѣпра; во второмъ она является въ области Верхней Волги. Въ первомъ періодѣ устроителемъ и руководителемъ политическаго и хозяйственнаго порядка былъ большой торговый городъ; во второмъ такимъ устроителемъ и руководителемъ становится князь — наслѣдственный вотчинникъ своего удѣла. Итакъ, въ изучаемомъ періодѣ являются новая историческая сцена, новая территорія и другая господствующая подитическая сила: Русь днѣпровская смѣняется Русью

верхне-волжской; волостной городъ уступаеть свое мъсто князю, съ которымъ прежде соперничалъ. Эта двоякая перемѣна, территоріальная и политическая, создаеть въ верхневолжской Руси совствы иной экономическій и политическій быть, непохожій на кіевскій. Соотв'єтственно новой политической силъ эта верхневолжская Русь дълится не на городовыя области, а на княжескіе уділы; сообразно съ новой территоріей, т.-е. съ визиней обстановкой, въ какую попадаеть главная масса русскаго населенія, и двигателемъ народнаго хозяйства на верхней Волгъ становится, вмъсто внъшней торговли, сельскохозяйственная эксплуатація земли съ помощью вольнаго труда крестьянина-арендатора. Какъ, въ какомъ порядкъ будемъ мы изучать эти новые факты? Припомните, какъ вы изучали явленія нашей исторіи XII и XIII въковъ на гимназической скамъъ, т.-е. какъ они пзлагаются въ краткомъ учебномъ руководствъ. Приблизительно до половины XII в., до Андрея Боголюбскаго, вниманіе изучающаго сосредоточивается на Кіевской Руси, на ея князьяхъ, на событіяхъ, тамъ происходившихъ. Но съ половины или съ конца XII в. вниманіе ваше довольно круто поворачивалось въ другую сторону, на съверо-востокъ, обращалось къ Суздальской земль, къ ея князьямъ, къ явленіямъ, тамъ происходившимъ. Историческая сцена мъняется какъ-то вдругъ, неожиданно, безъ достаточной подготовки зрителя къ такой перемѣнѣ. Подъ первымъ впечатльніемь этой перемыны мы не можемь дать себы яснаго отчета ни въ томъ, куда дѣвалась старая Кіевская Русь, ни въ томъ, откуда выросла Русь новая, верхне-волжская. Обращаясь ко второму періоду нашей исторіи, мы должны начать съ объясненія того, что было виною этой перестановки исторической сцены. Отсюда первый вопросъ при изученіи второго періода — когда и какимъ образомъ масса

русскаго населенія передвинулась въ новый край. Это передвиженіе было следствіемь разстройства общественнаго порядка, какой установился въ Кіевской Руси. Причины разстройства были довольно сложны и скрывались какъ въ самомъ складъ жизни этой Руси, такъ и въ ея внъшней обстановкъ. Я бъгло укажу главныя изъ этихъ причинъ.

Вифшиес благосостоя-

Съ половины XII стольтія становится замьтно дьйствіе не Кіев- условій, разрушавшихъ общественный порядокъ и экономическое благосостояніе Кіевской Руси. Если судить объ этой Руси по быту высшихъ классовъ, можно предполагать въ ней значительные успъхи матеріальнаго довольства, гражданственности и просвъщенія. Руководящая сила народнаго хозяйства, внѣшняя торговля, сообщала жизни много движенія, приносила на Русь большія богатства. Денежные знаки обращались въ изобиліи. Не говоря о серебрѣ, въ оборотѣ было много гривенъ золота, слитковъ въсомъ въ греческую литру (72 золотника). Въ большихъ городахъ Кіевской Руси XI и XII вв. въ рукахъ князей и бояръ замѣтно присутствіе значительныхъ денежныхъ средствъ, большихъ капиталовъ. Нужно было имъть въ распоряжении много свободныхъ богатствъ, чтобы построить изъ такого дорогого матеріала и съ такой художественной роскошью храмъ, подобный кіевскому Софійскому собору Ярослава. Въ половинъ XII в. смоленскій князь получаль со своего княжества только дани, не считая другихъ доходовъ, 3000 гривенъ кунъ, что при тогдащней рыночной стоимости серебра представляло сумму не менње 150 тысячъ рублей. Владиміръ Мономахъ однажды поднесъ отцу объденный подарокъ въ 300 гривенъ золота, а Владимірко, князь галицкій, даль великому князю Всеволодувъ 1144 г. 1200 гривенъ серебра, чтобы склонить его къ миру. Встръчаемъ указанія на большія денежныя средства и у частныхъ лицъ. Сынъ богатаго вывзжаго

варяга Шимона, служившій тысяцким у Юрія Долгорукаго, пожелавь оковать гробъ преподобнаго Өеодосія, пожертвоваль на это 500 фунтовъ серебра и 50 фунтовъ золота. Церковный уставъ Ярослава находиль возможнымъ назначить большому боярину за самовольный разводъ съ женой пеню: ей "за соромъ", за обиду 300 гривенъ кунъ, а въ пользу митрополита 5 гривенъ золота. Кромѣ денегь, есть еще извѣстія объ изобильныхъ хозяйственныхъ статьяхъ и запасахъ въ частныхъ имѣніяхъ князей, гдѣ работали сотни челяди, о табунахъ въ тысячи головъ кобылъ и коней, о тысячахъ пудовъ меду, о десяткахъ корчагъ вина; въ сельцѣ у князя Игоря Ольговича, убитаго въ Кіевѣ въ 1147 году, стояло на гумнѣ 900 стогновъ хлѣба.

Пользуясь приливомъ туземныхъ и заморскихъ богатствъ культурные въ Кіевъ и въ другіе торговые и административные центры, господствующій классь создаль себ' привольную жизнь, нарядно одълся и просторно обстроился въ городахъ. Цълые въка помнили на Руси о воскресныхъ пирахъ кіевского князя и досель память о нихъ звучить въ богатырской былинь, какую поеть олонецкій или архангельскій крестьянинь. Матеріальное довольство выражалось въ успъхахъ искусствъ, книжнаго образованія. Богатства привлекали заморскаго художника и заморскія украшенія жизни. За столомъ кіевскаго князя XI в. гостей забавляли музыкой. До сихъ поръ въ старинныхъ могилахъ и кладахъ южной Руси находять относящіяся къ тімь віжамь вещи золотыя и серебряныя часто весьма художественной работы. Уцёлевшіе остатки построекъ XI и XII вв. въ старинныхъ городахъ Кіевской Руси, храмовъ съ ихъ фресками и мозаиками поражаютъ своимъ мастерствомъ того, чей художественный глазъ воспитался на архитектуръ и живописи Московскаго Кремля. Вмъстъ съ богатствами и искусствами изъ Византіи притекали на

Русь также гражданскія и нравственныя понятія; оттуда въХв. принесено христіанство съ его книгами, законами, съ его духовенствомъ и богослуженіемъ, съ иконописью, вокальной музыкой и церковною пропов'ядью. Артеріей, по которой текли на Русь къ Кіеву эти матеріальныя и нравственныя богатства, быль Дивпрь, тоть "батюшка Дивпрь Словутичь", о которомъ поетъ русская пѣсня, донесшаяся отъ тѣхъв ѣковъ. Извъстія XI и XII вв. говорять о знакомствъ тогдашнихъ русскихъ князей съ иностранными языками, объ ихъ любви собирать и читать книги, о ревности къ распространенію просвъщенія, о заведеніи ими училищь даже съ греческимъ и латинскимъ языкомъ, о вниманіи, какое они оказывали ученымъ людямъ, приходившимъ изъ Греціи и Западной Европы. Эти извѣстія говорять не о рѣдкихъ, единичныхъ случаяхъ или исключительныхъ явленіяхъ, не оказавшихъ никакого дъйствія на общій уровень просвъщенія: сохранились очевидные плоды этихъ просвътительныхъ заботъ и усилій. Помощью переводной письменности выработался книжный русскій языкъ, образовалась литературная щкола, развилась оригинальная литература, и русская лътопись XII в. по мастерству изложенія не уступаеть лучшимь анналамъ тогдашняго Запада.

Рабовладвніе. Но все это составляло лицевую сторону жизни, которая имѣла свою изнанку, какою является быть общественнаго низа, низшихъ классовъ общества. Экономическое благосостояніе Кіевской Руси XI и XII вв. держалось на рабовладѣніи. Къ половинѣ XII в. рабовладѣніе достигло тамъ громадныхъ размѣровъ. Уже въ X—XI вв. челядь составляла главную статью русскаго вывоза на черноморскіе и волжско каспійскіе рынки. Русскій купецъ того времени всюду неизмѣнно является съ главнымъ своимъ товаромъ, съ челядью. Восточные писатели X вѣка въ живой картинѣ

рисують намъ русскаго купца, торгующаго челядью на Волгѣ; выгрузившись, онъ разставляль на волжскихъ базарахъ, въ городахъ Болгаръ или Итилъ, свои скамьи, лавки, на которыхъ разсаживалъ живой товаръ — рабынь. Съ темъ же товаромъ являлся онъ и въ Константинополь. Когда греку, обывателю Царьграда, нужно было купить раба, онъ жхаль на рынокъ, гдф "русскіе купцы приходяще челядь продають": такъ читаемъ въ одномъ посмертномъ чудъ Николая Чудотворца, относящемся къ половинъ XI в. Рабовладъние было однимъ изъ главнъйшихъ предметовъ, на который обращено вниманіе древнъйшаго русскаго законодательства, сколько можно судить о томъ по Русской Правдъ: статьи о рабовладеніи составляють одинь изъ самыхъ крупныхъ и обработанныхъ отделовъ въ ея составе. Рабовладение было, повидимому, и первоначальнымъ юридическимъ и экономическимъ источникомъ русскаго землевладенія. До конца Х в. господствующій классь русскаго общества остается городскимъ по мъсту и характеру жизни. Управление и торговля давали ему столько житейскихъ выгодъ, что онъ еще не думаль о землевладении. Но прочно уствиись въ большомъ днъпровскомъ городъ, онъ обратилъ внимание и на экономическій источникъ. Военные походы ско-ЭТОТЪ иляли въ его рукахъ множество челяди. Наполнивъ ими свои городскія подворья, онъ сбываль излишекъ за море: съ Х в. челядь, какъ мы знаемъ, на ряду съ мѣхами, была главной статьей русскаго вывоза. Теперь люди изъ высшаго общества стали сажать челядь на землю, примънять рабовладъніе къ землевладьнію. Признаки частной земельной собственности на Руси появляются не раньше XI в. Въ XII ст. мы встричаемь инсколько указаній на частныхь земельныхь собственниковъ. Такими собственниками являются: 1) князья и члены ихъ семействъ, 2) княжіе мужи, 3) церковныя учрс-

жденія, монастыри и епископскія канедры. Но во всёхъ извъстіяхъ о частномъ землевладьній XII в. земельная собственность является съ однимъ отличительнымъ признакомъ: она населялась и эксплуатировалась рабами; это -- "села съ челядью". Челядь составляла, новидимому, необходимую хозяйственную принадлежность частнаго землевладёнія свётскаго и церковнаго, крупнаго и мелкаго. Отсюда можно заклочить, что самая идея о правъ собственности на землю, о возможности владёть землею, какъ всякою другою вещью, вытекла изъ рабовладенія, была развитіемъ мысли о правесобственности на холопа. Эта земля моя, потому что мои люди, ее обрабатывающіе: таковь быль, кажется, діалектическій процессъ, которымъ сложилась у насъ юридическая идея о правъ земельной собственности. Холопъ-земледълецъ, "страдникъ", какъ онъ назывался на хозяйственномъ языкъ древней Руси, служиль проводникомъ этой идеи оть хозяина на землю, юридической связью между ними, какъ тотъ же холопъ былъ для хозяина орудіемъ эксплуатаціи его земли. Такъ возникла древнерусская боярская вотчина: привилегированный купецъ-огнищанинъ и витязь-княжъ мужъ Х в. превратился вь боярина, какъ называется на языкѣ Русской Правды привилегированный землевладелець. Вследствие того, что въ XI и XII вв. раба стали сажать на землю, онъ поднялся въ цѣнѣ. Мызнаемъ, что до смерти Ярослава законъ дозволялъ убить чужого раба за ударъ, нанесенный имъ свободному порабоще- человъку. Дъти Ярослава запретили это. Рабовладъльческія ныхъ рабо- понятія и привычки древнерусскихъ землевладѣльцевъ стали потомъ переноситься и на отношенія посліднихъ къ вольнымъ рабочимъ, къ крестьянамъ. Русская Правда знаетъ классъ "ролейныхъ", т.-е. земледѣльческихъ наймитовъ или закуповъ. Закупъ близко стоялъ къ холопу, хотя законъ и отли-

чаль его оть послёдняго: это, какъ мы видёли, неполно-

правный, временно-обязанный крестьянинъ, работавшій на чужой земль съ хозяйскимъ инвентаремъ и за нъкоторыя преступленія (за кражу и побъть отъ хозяина) превращавщійся въ полнаго, обельнаго ходопа. Въ этомъ угнетенномъ юридическомъ положеніи закупа и можно видёть дёйствіе рабовладёльческихъ привычекъ древнерусскихъ землевладъльцевъ, переносившихъ на вольнонаемнаго крестьянина взглядъ, какимъ они привыкли смотръть на своего рабаземледъльца. Подъ вліяніемъ такого взгляда въ старинныхъ памятникахъ юридического характера наймитъ вопреки закону прямо зовется "челядиномъ". Этимъ смѣщеніемъ вольнаго работника-закупа съ холопомъ можно объяснить одну черту не дошедшаго до насъ договора Владиміра Св. съ волжскими болгарами, заключеннаго въ 1006 году и изложеннаго Татищевымъ въ его Исторіи Россіи: болгарскимъ купцамъ, торговавшимъ по русскимъ городамъ, запрещено было ѣздить по русскимъ селамъ и продавать товары "огневтинъ и смердинъ". Смердина — свободные крестьяне, жившіе на княжескихъ или государственныхъ земляхъ; огневтина — рабочее населеніе частно-владфльческихъ земель безъ различія челяди и наймитовъ. Строгость, съ какою древнерусскій законъ преслідоваль ролейнаго наймита за побъть отъ хозяина безъ расплаты, обращая его въ полнаго холопа, свидътельствуетъ въ одно время и о нуждъ землевладъльцевъ въ рабочихъ рукахъ, и о стремленіи наемныхъ рабочихъ, закуповъ, выйти изъ своего тяжелаго юридическаго положенія. Такія отноизъ господствовавшихъ интересовъ складывались шенія времени. Обогащениемъ и порабощениемъ создавалось общественное положение лица. Въ одномъ произведении русскаго митрополита XII в. Климента Смолятича изображается современный ему русскій челов вкъ, добивающійся славы, знатности: онъ прилагаетъ домъ къ дому, село къ селу, набираетъ себъ

бортей и поженъ, "изгоевъ и сябровъ", подневольныхъ людей. Такимъ образомъ экономическое благосостояніе и усивхи общежитія Кіевской Руси куплены были ціною порабощенія низшихъклассовъ; привольная жизнь общественныхъвершинъ держалась на юридическомъ приниженіи массъ простого народа. Эта приниженность обострялась еще ръзкимъ имущественнымъ неравенствомъ между классами русскаго общества по большимъ городамъ XI и XII вв. Начальная лътопись вскрываеть предъ нами эту соціальную черту, обычную особенность быта, строящагося усиленной работой торгово-промышленнаго капитала. Въ 1018 году новгородцы решили на вече сложиться, чтобы нанять за моремъ варяговъ на помощь Ярославу въ борьбъ его съ кіевскимъ братомъ Святополкомъ. По общественной раскладк постановили собрать съ простыхъ людей по 4 куны, а съ бояръ по 18 гривенъ кунъ. Кунъ въ гривнъ считалось 25: значитъ, высшій классъ общества быль обложень въ 1121/2 разътяжелье сравнительно съ простыми гражданами. Это приниженное юридическое и экономическое положение рабочихъ классовъ и было однимъ изъ условій, колебавшихъ общественный порядокъ и благосостояніе Кіевской Руси. Порядокъ этоть не имѣлъ опоры низшихъ классахъ населенія, которымъ онъ давалъ себя чувствовать только своими невыгодными последствіями.

Кияжескія усобицы.

Князья своими владѣльческими отношеніями сообщали усиленное дѣйствіе этому неблагопріятному условію. Очередной порядокъ княжескаго владѣнія сопровождался крайне бѣдственными слѣдствіями для народнаго хозяйства. Въ постоянныхъ своихъ усобицахъ князья мало думали о земельныхъ пріобрѣтеніяхъ, о территоріальномъ расширеніи своихъ областей, въ которыхъ они являлись временными владѣльцами: но тяготясь малонаселенностью своихъ частныхъ имѣній, они старались заселить ихъ искусственно. Лучшимъ

средствомъ для этого быль полонг. Поэтому ихъ общей военной привычкой было, вторгнувшись во враждебную страну, разорить ее и набрать какъ можно больше плънныхъ. Плънники по тогдашнему русскому праву обращались - въ рабство и селились на частныхъ земляхъ князя и его дружины, съ которой князь делился своей добычей. Ослепленный князь Василько въ горъ своемъ вспомниль, какъ нъкогда онъ имълъ намърение захватить болгаръ дунайскихъ и посадить ихъ въ своемъ Теребовльскомъ княжествъ. Поговорка, ходившая о князѣ конца XII в. Романѣ волынскомъ ("худымъ живеши, литвою ореши"), показываетъ, что онъ сажаль литовскихъ пленниковъ на свои княжескія земли, какъ крѣпостныхъ или обязанныхъ работниковъ. Эти колонизаторскія заботы на счеть иноземныхъ сосѣдей были неудобны только тъмъ, что вызывали и съ противной стороны соотвътственную отместку. Гораздо хуже было то, что подобные пріемы войны князья во время усобицъ примъняли и къ своимъ. Первымъ дъломъ ихъ было, вступивъ въ княжество соперника-родича, пожечь его села и забрать или истребить его "жизнь", т.-е. его хозяйственные запасы, хльбъ, скоть, челядь. Владиміръ Мономахъ былъ самый добрый и умный изъ Ярославичей XI — XII вв., но и онъ не чуждъ былъ этого хищничества. Въ своемъ Поученіи дътямъ онъ разсказываетъ, какъ напавши разъ врасплохъ на Минскъ, онъ не оставилъ тамъ "ни челядина, ни скотины". Въ другой разъ сынъ его Ярополкъ (1116 г.) захватилъ Друцкъ въ томъ же Минскомъ княжествъ и всъхъжителей этого города перевель въ свою Переяславскую волость, построивши для нихъ новый городъ при впаденіи Сулы въ Днѣпръ. Лѣтописецъ XII в., разсказывая объудачномъ вторженіи князя въ чужую волость, иногда заканчиваеть разсказъ замвчаніемъ, что побъдители воротились, "ополонившись челядью и скотомъ". Обращали въ рабство и плѣнныхъ соотечественниковъ: послѣ неудачнаго нападенія рати Андрея Боголюбскаго на Новгородъ въ 1169 году тамъ продавали плѣнныхъ суздальцевъ по 2 вогаты человѣка. Такъ же поступали съ плѣнною Русью половцы, которыхъ князья русскіе въ своихъ усобицахъ не стыдились наводить на Русскую землю. Превратившись въ хищническую борьбу за рабочія руки, сопровождавшуюся уменьшеніемъ свободнаго населенія, княжескія усобицы еще болѣе увеличивали тяжесть положенія низшихъ классовъ, и безъ того приниженныхъ аристократическимъ законодательствомъ XI — XII вв.

Половецкія нападенія.

Внъшнія отношенія Кіевской Руси прибавляли къ указаннымъ условіямъ еще новое, наиболье гибельно дъйствовавшее на ея общественный порядокъ и благосостояніе. Изучая жизнь этой Руси, ни на минуту не следуеть забывать, что она основалась на окраинъ культурно-христіанскаго міра, на берегу Европы, за которымъ простиралось безбрежное море степей, служившихъ преддверіемъ Азіи. Эти степи со своимъ кочевымъ населеніемъ и были историческимъ бичемъ для древней Руси. Послѣ пораженія, нанесеннаго Ярославомъ печенътамъ въ 1036 г., русская степь на пъкоторое время очистилась, но вследь за смертью Ярослава съ 1061 года начались непрерывныя нападенія на Русь новыхъ степныхъ ея сосъдей половцевъ (куманъ). Съ этими половцами Русь боролась упорно въ XI и XII ст. Эта борьба — главный предметь льтописнаго разсказа и богатырской былины. Половецкія нападенія оставляли по себъ страшные слъды на Руси. Читая летопись того времени, мы найдемъ въ ней сколько угодно яркихъ красокъ для изображенія бъдствій, какія испытывала Русь со степной стороны. Нивы забрасывались, заростали травою и л'есомъ; где паслись стада, тамъ водворялись звёри. Половцы умёли подкрадываться къ самому

Кіеву: въ 1096 году ханъ Бонякъ "шелудивый" чуть не въ въ самый городъ, ворвался въ Печерскій монастырь, когда монахи спали послѣ заутрени, ограбилъ и зажегь его. Города, даже цёлыя области пустёли. Въ XI в. Поросье (край по рѣкѣ Роси, западному притоку Днѣпра ниже Кіева) съ Ярославова времени является хорошо заселенной страной. Здъсь жило смъщанное населеніе:рядомъ съ плънниками ляхами, которыхъ сажаль здёсь Ярославъ, селились русскіе выходцы и мирные кочевники, торки, берендви, даже печенъти, спасшіеся отъ половцевъ и примкнувшіе къ Русп для борьбы съ ними. Эти мирные инородцы вели полукочевой образъ жизни: лѣтомъ они бродили по сосѣднимъ степямъ со своими стадами и вежами (шатрами или кибитками), а зимой или на время опасности укрывались въ свои укрѣпленныя становища и города по Роси, составлявшіе сторожевыя военныя поселенія по степной границѣ. Русскіе въ отличіе отъ дикихъ половцевъ звали ихъ "своими погаными". Въ концѣ XI ст. Поросье стало особой епархіей, канедра которой находилась въ Юрьевъ на Роси, городъ, построенномъ Ярославомъ и названномъ по его христіанскому имени (Ярославъ-Георгій или Юрій). Обитатели Поросья жили въ постоянной тревогѣ отъ нападеніи изъ степи. Въ 1095 году юрьевцы подверглись новому нападенію и, наскучивъ постоянными опасностями отъ половцевъ, всѣ ушли въ Кіевъ, а половцы сожгли опустѣлый городъ. Великій князь Святополкъ построилъ для переселенцевъ новый городъ на Днъпръ ниже Кіева Святополчъ; скоро къ нимъ присоединились другіе бъглецы со степной границы. Еще большія опасности переживала также сосыдняя со степью Переяславская земля: по тамошнимъ ръкамъ Трубежу, Супою, Суль, Хоролю происходили чуть не ежегодныя, въ иные годы неоднократныя встречи Руси съ половцами;

въ продолжение XII в. эта область постепенно пустъла. Подъ гнетомъ этихъ тревогъ и опасностей, при возраставшихъ усобицахъ князей, почва общественнаго порядка въ Кіевской Руси становилась зыбкой, ежеминутно грозившей погромомъ: возникало сомнѣніе въ возможности жить при такихъ условіяхъ. Въ 1069 году, когда Изяславъ, изгнанный кіевлянами за нерѣшительность въ борьбѣ съ половцами, шелъ на Кіевъ съ польской помощью, кіевское віче просило его братьевъ Святослава и Всеволода защитить городъ своего отца: "а не хотите, прибавили кіевляне, — намъ ничего больше не остается дълать — зажжемъ свой городъ и уйдемъ въ Греческую землю". Русь истощалась въ средствахъ борьбы съварварами. Никакими мирами и договорами нельзя было сдержать ихъ хищничества, бывшаго ихъ привычнымъ промысломъ. Мономахъ заключилъ съ ними 19 мировъ, передавалъ имъ множество платья и скота, —и все напрасно. Съ той же цёлью князья женились на ханскихъ дочеряхъ; но тесть попрежнему грабиль область своего русскаго зятя безъ всякаго вниманія къ свойству. Русь окапывала свои степныя границы валами, огараживала цёнью острожковъ и военныхъ поселеній, предпринимала походы въ самыя степи; дружинамъ въ пограничныхъ со степью областяхъ приходилось чуть не постоянно держать своихъ коней за поводъ въ ожиданіи похода. Этой изнурительной борьбой быль выработань особаго типа богатырь, — не тоть богатырь, о которомь поеть богатырская былина, а его историческій подлинникь, какимъ является въ льтописи Демьянъ Куденевичъ, жившій въ Переяславл'в Русскомъ въ половинъ XII в. Опъ со слугой и пятью молодцами выёзжаль на цёлое войско и обращаль его въ бъгство, разъ выъхаль на половецкую рать совсъмъ одинь, даже одатый подомашнему, безь шлема и панцыря, перебилъ множество половцевъ, но самъ былъ изстрълянъ

непріятелями и чуть живой воротился въ городъ. Такихъ "храбровъ" звали тогда людьми Божіими. Это были ближайшіе преемники варяжскихъ витязей, пересъвшіе съ ръчной лодки на степного коня, и отдаленные предшественники днъпровскаго козачества, воевавшаго съ крымскими татарами и турками и на конѣ, и на лодкѣ. Такихъ богатырей много подвизалось и полегло въ смежныхъ со степью русскихъ областяхъ XI и XII вв. Одно старинное географическое описаніе югозападной Руси XVI в. изображаеть одну мъстность на пути между Переяславлемъ Русскимъ и Кіевомъ въ видъ богатырскаго кладбища: "а туть богатыри кладутся русскіе". До смерти Мономахова сына Мстислава (1132 г.) Русь еще съ успѣхомъ отбивала половцевъ отъ границъ своихъ и даже иногда удачно проникала въ самую глубь половецкихъ степей; но со смерти этого дъятельнаго Мономаховича ей очевидно становилось не подъ силу сдерживать напоръ кочевниковъ и она начинала отступать передъ ними. Отъ этихъ нападеній, разумфется, всего болфе страдало сельское пограничное населеніе, не прикрытое отъ враговъ городскими стѣнами. На княжескомъ съѣздѣ въ 1103 г. Владиміръ Мономахъ живо изобразиль великому князю Святополку тревожную жизнь крестьянъ въ пограничныхъ со степью областяхъ: "весною", говорилъ князь, "вытдеть смердь въ поле пахать на лошади и прітдеть половчинъ, ударить смерда стрелою и возьметь его лошадь, потомъ прівдеть въ село, забереть его жену, детей и все имущество, да и гумно его зажжеть". Эта почти двухвъковая борьба Руси съ половцами имѣетъ свое значеніе въ европейской исторіи. Въ то время, какъ Западная Европа крестовыми походами предприняла наступательную борьбу на азіатскій Востокъ, когда и на Пиренейскомъ полуостровъ началось такое же движеніе противъ мавровъ, Русь своей

степной борьбой прикрывала лѣвый флангъ европейскаго наступленія. Но эта г прическая заслуга Руси стопла ей очень дорого: борьба станцула ее съ насиженныхъ днѣпровскихъ мѣстъ и круто измѣнила направленіе ея дальнѣйшей жизни.

Запустаніе Кіевской Руси.

Подъ давленіемъ этихъ трехъ неблагопріятныхъ условій, юридическаго и экономическаго приниженія низшихъ классовъ, княжескихъ усобицъ и половецкихъ нападеній, съ половины XII в. становятся замфтны признаки запустфнія Кіевской Руси, Подн'впровья. Р'вчная полоса по среднему Днъпру съ притоками, издавна такъ хорошо заселенная, съ этого времени пустветь, население ел исчезаеть куда-то. Самымъ выразительнымъ указаніемъ на это служить одинъ эпизодъ изъ исторіи княжескихъ усобицъ. Въ 1157 году умеръ сидъвшій въ Кіевъ Мономаховичъ великій князь Юрій Долгорукій; м'єсто его на великокняжескомъ стол'в занялъ старшій изъ черниговскихъ князей Изяславъ Давидовичъ. Этоть Изяславъ по очереди старшинства долженъ былъ уступить черниговскій столь съ областью своему младшему родичу двоюродному брату Святославу Ольговичу, княжившему въ Новгородъ Съверскомъ. Но Изяславъ отдалъ Святославу не всю Черниговскую область, а только старшій городъ Черниговъ съ семью другими городами. Въ 1159 г. Изяславъ собрался въ походъ на недруговъ своихъ, князей галицкаго Ярослава и волынскаго Мстислава, и звалъ Святослава къ себъ на помощь; но Святославъ отказался. Тогда старшій брать послаль ему такую угрозу: "смотри, брать! когда, Богь дасть, управлюсь въ Галичь, тогда ужъ не пеняй на меня, какъ поползешь ты изъ Чернигова обратно къ Новгороду Съверскому". На эту угрозу Святославъ отвъчаль такими многознаменательными словами: "Господи, ты видишь мое смиреніе, сколько я поступался своимъ, не

хотя лить крови христіанской, губить своей отчины; взялъ я городъ Черниговъ съ семью другими городами, да и то пустыми: живуть въ нихъ псари да половцы". Значитъ, въ этихъ городахъ остались лишь княжескіе дворовые люди да мирные половцы, перешедшіе на Русь. Къ нашему удивленію, въ числів этихъ семи запустівлыхъ городовъ Черниговской земли мы встръчаемъ и одинъ изъ самыхъ старинныхъ и богатыхъ городовъ Подивировья Любечъ. Одновременно съ признаками отлива населенія изъ Кіевской Руси замъчаемъ и слъды упадка ея экономическаго благосостоянія: Русь, пустъя, вмъстъ съ тъмъ и бъднъла. Указаніе на это находимъ въ исторіи денежнаго обращенія въ XII в. Изучая Русскую Правду, мы уже увидели, что весь менового знака, серебряной гривны кунъ, при Ярославлъ и Мономахъ содержавшей въ себъ около полуфунта серебра, съ половины XII в. сталь быстро падать — знакъ, что начали засариваться каналы, которыми притекали на Русь драгоценные металлы, т.-е. пути внъшней торговли, и серебро дорожало. Во второй половинъ XII в. въсъ гривны кунъ упалъ уже до 24 золотниковъ, а въ XIII в. падаеть еще ниже, такъ что въ Новгородъ около 1230 г. ходили гривны кунъ въсомъ въ 12—13 зол. Лѣтописецъ объясняеть намъ и причину этого вздорожанія серебра. Внішніе торговые обороты Руси все болье стъснялись торжествовавшими кочевниками; прямое указаніе на это находимь въ словахъ одного южнаго князя второй половины XII в. Знаменитый соперникъ Андрея Бо-Мстиславъ Изяславичъ волынскій въ 1167 г. голюбскаго старался подвинуть свою братію князей въ походъ на степныхъ варваровъ. Онъ указывалъ на бъдственное положение Руси: "пожальйте", говориль онь, о "Русской земль, о своей отчинь: каждое льто поганые уводять христіань въ свои вежи, а воть уже и пути у насъ отнимають", и туть же

перечислиль черноморскіе пути русской торговли, упомянувъ между ними и гречсскій. Въ продолженіе XII в. чуть не каждый годь князья спускались изъ Кіева съ вооруженными отрядами, чтобы встрѣтить и проводить "гречниковъ", русскихъ купцовъ, шедшихъ въ Царьградъ и другіе греческіе города или возвращающихся оттуда. Это вооруженное конвоированіе русскихъ торговыхъ каравановъ было важной правительственной заботой князей. Очевидно, во второй половинъ XII столѣтія князья со своими дружинами уже становятся безсильны въ борьбѣ со степнымъ напоромъ и стараются по крайней мѣрѣ удержать въ своихъ рукахъ пролегавшіе черезъ степь рѣчные пути русской внѣшней торговли.

Воть рядь явленій, указывающихь, какія неустройства скрывались въ глубинѣ русскаго общества подъ видимой блестящей поверхностью кіевской жизни и какія бѣдствія приходили на него со стороны. Теперь предстоить рѣшить вопрось, куда дѣвалось населеніе пустѣвшей Кіевской Руси, въ какую сторону отливали низшіе рабочіе классы, уступавшіе свое мѣсто въ Поднѣпровьѣ княжескимъ дворовымъ людямъ и мирнымъ половцамъ.

Отливъ на: Отливъ населенія изъ Поднѣпровья шелъ въ двухъ наиравленіяхь, двумя противоположными струями. Одна струя направлялась на Западъ, за Западный Бугъ, въ область верхняго Днѣстра и верхней Вислы, въ глубъ Галиціи и Польши. Такъ южнорусское населеніе изъ Приднѣпровья возвращалось на давно-забытыя мѣста, покинутыя его предками еще въ VII в. Слѣды отлива въ эту сторону обнаруживаются къ судьбъ двухъ окрайныхъ княжествъ, Галицкаго и Волынскаго. По положенію своему въ политической іерархіи русскихъ областей эти княжества принадлежали къ числу младшихъ. Галицкое княжество, одно изъ выдѣ-

ленныхъ, спротскихъ по генеалогическому положенію своихъ князей, принадлежавшихъ къ одной изъ младшихъ линій Ярославова рода, уже во второй половинъ XII в. дълается однимъ изъ самыхъ сильныхъ и вліятельныхъ на югозападъ: князь его отворяеть ворота Кіеву, какъ говорить Слово о полку Игоревъ про Ярослава Осмомысла. Съ конца XII в., при князьяхъ Романъ Мстиславовичъ, присоединившемъ Галицію къ своей Волыни, и его сынъ Даниль, соединенное княжество замътно растетъ, густо заселяется, князья его быстро богатъютъ, несмотря на внутреннія смуты, распоряжаются дёлами югозападной Руси и самимъ Кіевомъ; Романа лътопись величаетъ "самодержцемъ всей Русской земли". Этимъ наплывомъ русскихъ переселенцевъ, можетъ быть, объясняются извъстія XIII и XIV вв. о православныхъ церквахъ въ Краковской области и въ другихъ мъстностяхъ юговосточной Польши.

Въ связи съ этимъ отливомъ населенія на западъ объ- малороссійясняется одно важное явленіе въ русской этнографіи, именно образованіе малороссійскаго племени. Запуствніе днвпровской Руси, начавшееся въ XII в., было завершено въ XIII в. татарскимъ погромомъ 1229—1240 гг. Съ той поры старинныя области этой Руси, некогда столь густо заселенныя, надолго превратились въ пустыню со скуднымъ остаткомъ прежняго населенія. Еще важнѣе было то, чторазрушился политическій и народно-хозяйственный строй всего края. Вскоръ послъ татарскаго погрома, въ 1246 году, проъзжалъ изъ Польши черезъ Кіевъ на Волгу къ татарамъ панскій миссіонеръ Плано-Карпини. Въ своихъ запискахъ онъ замѣчаеть, что на пути изъ Владиміра Волынскаго къ Кіеву онъ тхалъ въ постоянномъ страхт отъ Литвы, которая часто делаеть нападенія на эти края Руси, но что отъ Руси онъ быль вполнѣ безопасенъ, Руси здѣсь осталось

очень мало: большая часть ен либо перебита, либо уведена въ плънъ татарами. На всемъ пройденномъ имъ пространствъ южной Русивъ Кіевской и Переяславской землѣ Плано-Карпини встръчалъ по пути лишь безчисленное множество человъческихъ костей и череповъ, разбросанныхъ по полямъ. Въ самомъ Кіевѣ, прежде столь общирномъ и многолюдномъ городѣ, едва насчитывали при немъ 200 домовъ, обыватели которыхъ теривли страшное угнетеніе. Съ техъ поръ въ продолжение 2-3 въковъ Кіевъ испыталъ много превратностей, нъсколько разъ падаль и поднимался. Такъ, едва оправившись отъ разгрома 1240 года, онъ въ 1299 году опять разбѣжался отъ насилій татарскихъ. По опустѣвщимъ степнымъ границамъ Кіевской Руси бродили остатки ея старинныхъ соседей, печенёговъ, половцевъ, торковъ и другихъ инородцевъ. Въ такомъ запуствніи оставались южныя области Кіевская, Переяславская и частью Черниговская едва ли не до половины XV ст. Послѣ того какъ югозападная Русь съ Галиціей въ XIV в. была захвачена Польшей и Литвой, днъпровскія пустыни стали юговосточною окраиной соединеннаго Польско-литовскаго государства. Въ документахъ XIV в. для югозападной Руси появляется названіе Малая Poccia. Съ XV в. становится замѣтно вторичное заселеніе средняго Приднапровья, облегченное двумя обстоятельствами: 1) южная степная окраина Руси стала безопасиње вслъдствіе распаденія Орды и усиленія Московской Руси; 2) въ предълахъ Польскаго государства прежнее оброчное крестьянское хозяйство въ XV в. стало заминяться барщиной и кръпостное право получило ускоренное развитіе, усиливъ въ порабощаемомъ сельскомъ населеніи стремленіе уходить отъ панскаго ярма на болъе привольныя мъста. Совм'єстнымъ д'єйствіемъ этихъ двухъ обстоятельствъ и быль вызвань усиленный отливь крестьянскаго населенія изъ Галиціи и изъ внутреннихъ областей Польши на юговосточную приднъпровскую окраину Польскаго государства. Руководителями этой колонизаціи явились богатые польскіе вельможи, пріобрътавшіе себъ общирныя вотчины на этой украйнъ. Благодаря тому стали быстро заселяться пустъвшія дотоль области старой Кіевской Руси. Конецпольскіе, Потоцкіе, Вишневецкіе на своихъ обширныхъ степныхъ вотчинахъ въ короткое время выводили десятки и сотни городовъ и мъстечекъ съ тысячами хуторовъ и селеній. Польскіе публицисты XVI в. жалуются, указывая на два одновременныя явленія: на невфроятно быстрое заселеніе пустынныхъ земель по Дивпру, Восточному Бугу и Дивстру и на запуствніе многолюдныхъ прежде містечекъ и сель въ центральныхъ областяхъ Польши. Когда такимъ образомъ стала заселяться дибпровская украйна, то оказалось, что масса пришедшаго сюда населенія чисто-русскаго происхожденія. Отсюда можно заключить, что большинство колонистовъ, приходившихъ сюда изъ глубины Польши, изъ Галиціи и Литвы, были потомки той Руси, которая ушла съ Днипра на западъ въ XII и XIII вв. и въ продолжение двухъ-трехъ стольтий, живя среди литвы и поляковъ, сохранила свою народность. Эта Русь, возвращаясь теперь на свои старыя пепелища, встрътилась съ бродившими здёсь остатками старинныхъ кочевниковъ торковъ, берендъевъ, печенъговъ и др. Я не утверждаю решительно, что путемъ смешенія возвращавшейся на свои древнія дифпровскія жилища или оставшейся здфсь Руси съ этими восточными инородцами образовалось малорусское племя, потому что и самъ не имъю и въ исторической литературѣ не нахожу достаточныхъ основаній ни принимать, ни отвергать такое предположение; равно не могу сказать, достаточно ли выяснено, когда и подъ какими вліяніями образовались діалектическія особенности, отличающія малорусское нарѣчіе какъ отъ древняго кіевскаго, такъ и отъ великорусскаго. Я говорю только, что въ образованіи малорусскаго племени, какъ вѣтви русскаго народа, принимало участіе обнаружившееся или усилившееся съ VI в. обратное движеніе къ Днѣпру русскаго населенія, отодвинувшагося оттуда на западъ, къ Карпатамъ и Вислѣ, въ ХП—ХІЦ вв.

Другая струя колонизаціи изъ Приднѣпровья направилась въ противоположный уголь Русской земли, на сѣверовостокъ за рѣку Угру, въ междурѣчье Оки и верхней Волги. Это движеніе слабо отмѣчено современными наблюдателями: оно шло тихо и постепенно въ низшихъ классахъ общества, потому и не скоро было замѣчено людьми, стоявшими на общественной вершинѣ. Но сохранились слѣды, указывающіе на это движеніе.

I. До половины XII в. не замѣтно прямого сообщенія проложение Кіевской Руси съ отдаленнымъ Ростовско-Суздальскимъ прямого пути на С -в. краемъ. Заселеніе этой сѣверовосточной окраины Руси въ Суздаль-, скій врай. славянами началось задолго до XII в. и русская колонизація его первоначально шла преимущественно съ съверозапада, изъ Новгородской земли, къ которой принадлежалъ этотъ край при первыхъ русскихъ князьяхъ. Здёсь еще до XII в. возникло несколько русскихъ городовъ, каковы Ростовъ, Суздаль, Ярославль, Муромъ и др. Въ главныхъ изъ нихъ по временамъ появлялись русскіе князья. Такъ при Владимірѣ въ Ростовѣ сидѣлъ его сынъ Борисъ, въ Муромѣ на Окъ другой сынъ Глъбъ. Любопытно, что когда ростовскому или муромскому князю приходилось тать на Югъ въ Кіевъ, онъ ѣхалъ не прямой дорогой, а дѣлалъ длинный объёздъ въ сторону. Въ 1015 г. Глёбъ муромскій, узнавши о бользни отца, повхаль въ Кіевъ навъстить его. Путь, которымъ онъ вхаль, обозначенъ извъстіемъ, что на Волгь, при усть в ръки Тьмы, конь князя споткнулся и повредиль ногу всаднику: рѣка Тьма—лѣвый притокъ Волги повыше Твери. Добравшись до Смоленска, Глѣбъ хотѣлъ спуститься Днѣпромъ къ Кіеву, но тутъ настигли его посланные Святополкомъ убійцы. Еще любопытнѣе, что и народная богатырская былина запомнила время, когда не было прямой дороги изъ Мурома къ Кіеву. Илья Муромецъ, пріѣхавъ въ Кіевъ, разсказывалъ богатырямъ за княжимъ столомъ, какимъ путемъ онъ ѣхалъ со своей родины:

А пробхаль я дорогой прямоважею
Изъ стольнаго города изъ Мурома,
Изъ того села Карачарова.
Говорять тутъ могучіе богатыри:
А ласково солнце Владимиръ князь!
Въ очахъ дѣтина завирается:
А гдѣ ему проѣхать дорогу прямоѣзжую;
Залегла та дорога тридцать лѣтъ
Отъ того Соловья разбойника.

Около половины XII в. начинаеть понемногу прокладываться и прямовзжая дорога изъ Кіева на отдаленный суздальскій Сфверъ. Владиміръ Мономахъ, неутомимый фздокъ, на своемъ вфку изъфздившій Русскую землю вдоль и поперекъ, говорить въ Поученіи дфтямъ съ нфкоторымъ оттфикомъ похвальбы, что одинъ разъ онъ профхаль изъ Кіева въ Ростовъ "сквозь вятичей". Значить, нелегкое дфло было профхать этимъ краемъ съ Дифпра къ Ростову. Край вятичей былъ глухою лфсной страной; уйти въ лфса къ вятичей былъ глухою лфсной страной; уйти въ лфса къ вятичей былъ глухою лфсной страной; уйти въ лфса къ вятичей обыль глухою лфсной страной; уйти въ лфса къ вятичей, часто искали здфсь убфжища, побитые своею братіею. На пространствф между верхней Окой и Десною отъ города Карачева до Козельска и далфе къ сфверу, т.-е. въ значительной части нынфшнихъ Орловской и Калужской губерній

тянулись дремучіе ліса, столь извістные въ нашихъ сказаніяхь о разбойникахь подъ именемь Брынских (Брынь старинная волость, нынѣ село Жиздринскаго уѣзда, на Брынкъ или Брыни, притокъ Жиздры, Калужской губерніи). Городъ Брянскъ на Деснъ въ самомъ своемъ имени сохраниль память объ этомъ тогда лѣсистомъ и глухомъ краѣ: Брянскъ — собственно Дебрянскъ (отъ дебрей). Вотъ почему Суздальская земля называлась въ старину Зальсской: это названіе дано ей Кіевской Русью, оть которой она была отдълена дремучими лъсами вятичей. Эти дремучіе лъса и стали прочищаться съ половины XII в. Если Мономахъ еще съ трудомъ провхалъ здесь въ Ростовъ съ малой дружиной, то сынъ его Юрій Долгорукій, во время упорной борьбы со своимъ волынскимъ племянникомъ Изяславомъ (1149—1154), водилъ уже прямой дорогой изъ Ростова къ Кіеву цѣлые полки. Это заставляетъ предполагать какое-то движение въ населении, прочищавшее путь въ этомъ направленіи сквозь непроходимые ліса.

II. Находимъ указаніе и на это движеніе. Въ то время, Колонизація Суздальскаго вран. когда стали жаловаться на запуствніе южной Руси, въ отдаленномъ Суздальскомъ краб замбчаемъ усиленную строительную работу. При князьяхъ Юріи Долгорукомъ и Андрев здёсь возникають одинь за другимь новые города. Въ 1134 г. Юрій строить городь Кснятинь при впаденіи Большой Нерли въ Волгу (подъ Калязиномъ). Въ 1147 г. становится извъстенъ городокъ Москва. Въ 1150 г. Юрій строить Юрьевъ "въ полъ" (или Польскій, нынъ уъздный городъ Владимірской губерніи) и переносить на новое м'єсто возникшій около этого же времени городъ Переяславль-Залѣсскій. Въ 1154 г. онь основаль на рект Яхромт городъ Дмитровъ, названный такъ въ честь Юрьева сына Димитрія-Всеволода, родившагося въ томъ же году во время "полюдья", когда князь съ женой

объезжаль свою волость для сбора дани. Около 1155 г. Андрей Боголюбскій основаль городь Боголюбовь пониже Владиміра на Клязьмъ. Извъстія объ основаніи городовъ сопровождаются въ льтописи извъстіями о построеніи церквей. Оба князя, отецъ и сынъ, являются самыми усердными храмоздателями въ Суздальской земль. Появленіе перечисленныхъ городовъ отмъчено въ древней лътописи. Изъ другихъ источниковъ узнаемъ, что тогда же возникло много другихъ городовъ въ Суздальской землъ. По лътописямъ, Тверь становится извъстна не раньше XIII в.; но она является уже порядочнымъ городомъ въ сказаніи о чудесахъ Владимірской иконы Божіей Матери, составленномъ при жизни Андрея, т.-е. до 1174 г. Татищевъ въ своемъ лѣтописномъ сводѣ говорить, что съ княженія Юрія Долгорукаго въ своихъ источникахъ, теперь исчезнувшихъ, онъ началъ встръчать цълый рядъ другихъ новыхъ городовъ въ съверной Руси, которые не были извъстны до того времени: таковы, напр., Городецъ на Волгъ, Кострома, Стародубъ на Клязьмъ, Галичь, Звенигородъ, Вышгородъ, при впаденіи Протвы въ Оку (подъ Серпуховомъ) и др. Самъ Андрей Боголюбскій хвалился своею колонизаторскою дізтельностью. Задумавъ основать во Владимір' на Клязьм' особую русскую митрополію, независимую оть Кіевской, князь говориль своимъ боярамъ: "я всю Бѣлую (Суздальскую) Русь городами и селами великими населиль и многолюдной учиниль".

ІІІ. Далье, встрычаемь признакь, прямо указывающій на вя неточто, откуда шло населеніе, наполнявшее эти новые суздальскіе города и великія села. Надобно вслушаться въ названія новыхъ суздальскихъ городовъ: Переяславль, Звенигородъ, Стародубъ, Вышгородъ, Галичъ, — все это южно-русскія названія, которыя мелькають чуть не на каждой страниць старой кіевской лізтописи въ разсказ о событіяхь въ южной Руси;

однихъ Звенигородовъ было нъсколько въ землъ Кіевской и Галицкой. Имена кіевскихъ рѣчекъ Лыбеди и Почайны встречаются въ Рязани, во Владиміре на Клязьме, въ Нижнемъ Новгородъ. Извъстна ръчка Ирпень въ Кіевской земль, притокъ Дивпра, на которой по преданію (впрочемъ сомнительному) Гедиминъ въ 1321 г. разбилъ южно-русскихъ князей; Ирпенью называется и притокъ Клязьмы во Владимірскомъ увздв. Имя самого Кіева не было забыто въ Суздальской земль: село Кіево на Кіевскомъ оврагь знають старинные акты XVIстольтія въ Московскомъ увздв; Кіевка притокъ Оки въ Калужскомъ увздв, село Кіевцы близъ Алексина въ Тульской губ. Но всего любопытиве въ исторіи передвиженія географическихъ названій кочеванье одной группы именъ. Въ древней Руси извъстны были три Переяславля: Южный или Русскій (нынъ уъздный городъ Полтавской губерніи), Переяславль Рязанскій (нынъшняя Рязань) и Переяславль Залъсскій (уъздный городъ Владимірской губерніи). Каждый изъ этихъ трехъ одноименныхъ городовъ стоить на ръкъ Трубежъ. Это перенесение южно-русской географической номенклатуры на отдаленный суздальскій Съверъ было дъломъ переселенцевъ, приходившихъ сюда сь кіевскаго Юга. Извѣстень обычай всѣхь колонистовь уносить съ собою на новыя мъста имена покидаемыхъ жилищъ: по городамъ Соединенныхъ Штатовъ Съверной Америки можно репетировать географію доброй доли Стараго Свѣта. Въ позднъйшемъ источникъ находимъ и другой слъдъ, указывающій на то же направленіе русской колонизаціи. Татищевъвъ своемъ сводъ разсказываеть, что Юрій Долгорукій, начавь строить новые города въ своей Суздальской волости, заселяль ихъ, собирая людей отовсюду и давая имъ "немалую ссуду". Благодаря этому, въ города его приходили во множествъ не только русскіе, но и болгары, мордва и венгры и "предѣлы яко

многими тысячами людей наполняли". Какимъ образомъ могли очутиться среди этихъ пришельцевъ даже венгры? Противникомъ Юрія Долгорукаго въ его борьбѣ съ волынскимъ племянникомъ быль союзникъ последняго венгерскій король. Очевидно, Юрій переводиль на сіверь въ свои новые города пленныхъ венгровъ, попадавшихся ему въ бояхъ на Юге.

IV. Наконецъ, встръчаемъ еще одно указаніе на тоже на- Указанія правленіе колонизаціи и притомъ тамъ, гдѣ всего менѣе можно было бы ожидать такого указанія, — въ народной русской поэзіи. Извістно, что цикль былань о могучихь богатыряхь Владимірова времени сложился на Югѣ; но теперь тамъ не помнять этихъ былинъ и давно позабыли о Владиміровыхъ богатыряхъ. Тамъ ихъ мъсто заняли козацкія думы, воспъвающія подвиги козаковъ въ борьбъ съ ляхами, татарами и турками. Эти думы, следовательно, отражають въ себе совствить другую историческую эпоху—XVI и XVII вв. Зато богатырскія былины съ удивительною свѣжестью сохранились на далекомъ Сѣверѣ, въ Пріуральѣ и Заонежьѣ, въ Олонецкой и Архангельской губерніяхъ, откуда вмісті съ переселенцами проникли и въ дальнюю Сибирь. О Владиміровыхъ богатыряхъ помнять и въцентральной Великоруссіи; но здёсь не знають уже богатырскихь былинь, не умёють пъть ихъ, забыли складъ былиннаго стиха; здъсь сказанія о богатыряхъ превратились въ простыя прозаическія сказки. Какъ могло случиться, что народный историческій эпосъ расцвълъ тамъ, гдъ не былъ посъянъ, и пропалъ тамъ, гдъ выросъ? Очевидно, на отдаленный Сѣверъ эти поэтическія сказанія перешли вмість съ тымь самымь населеніемь, которое ихъ сложило и запѣло. Это перенесеніе совершилось еще до XIV в., т.-е. до появленія на югъ Россіи литвы и ляховъ, потому что въ древнъйшихъ богатырскихъ былинахъ еще нътъ и помина объ этихъ позднъйшихъ врагахъ Руси.

Таковъ рядъ указаній, приводящихъ насъ къ той догадкѣ, что на отдаленной съверовосточной окраинъ Руси шло движеніе, похожее на то, какое мы замітили на окраинъ югозападной. Общій факть тоть, что съ половины XII столътія начался или, точнье, усилился отливъ населенія изъ центральной дибпровской Руси къ двумъ противоположнымъ окраинамъ Русской земли и этимъ отливомъ обозначилось начало новаго, второго періода нашей исторіи, подобно тому, какъ предыдущій періодъ начался приливомъ славянъ въ Придненровье съ Карпатскихъ склоновъ. Обозначивъ этотъ фактъ, изучимъ его послъдствія. Я ограничусь въ этомъ изученіи только съверовосточной струей русской колонизаціи. Она — источникъ всъхъ основныхъ явленій, обнаружившихся въ жизни верхне-волжской Руси съ половины XII в.; изъ последствій этой колонизаціи сложился весь политическій и общественный быть этой Руси. Последствія эти были чрезвычайно разнообразны. Я отмѣчу лишь два ихъ ряда: 1) послъдствія этнографическія и 2) политическія.

Разрывъ народности.

Но я теперь же укажу общее значеніе этого сѣверовосточнаго направленія колонизаціи. Всѣ ея слѣдствія, которыя я изложу, сводятся къ одному скрытому коренному факту изучаемаго періода: этоть факть состоить въ томъ, что русская народность, завязавшаяся въ первый періодъ, въ продолженіе второго разорвалась надвое. Главная масса русскаго народа, отступивъ передъ непосильными внѣшними опасностями съ днѣпровскаго Югозапада къ Окѣ и верхней Волгѣ, тамъ собрала свои разбитыя силы, окрѣпла въ лѣсахъ центральной Россіи, спасла свою народность и вооруживъ ее силой сплоченнаго государства, опять пришла на днѣпровскій Югозападъ, чтобы спасти остававшуюся тамъ слабѣйшую часть русскаго народа отъ чужеземнаго ига и вліянія.

## Лекція XVII.

Этнографическія слёдствія русской колонизаціи верхняго Поволжья. — Вопросъ о происхождении великорусского племени. — Исчезнувшіе инородцы окско-волжского междурёчья и ихъ слёды. --- Отношеніе русскихъ поселенцевъ къ финскимъ туземцамъ. — Следы финскаго вліянія на антропологическій типъ великоросса, на образованіе говоровъ великорусскаго наръчія, на народныя повърья Великороссіи и на составъ великорусскаго общества. — Вліяніе природы верхняго Поволжья на народное хозяйство Великороссіи и на племенной характеръ великоросса.

предстоить изучить этнографическія слёдствія Образованіе русской колонизаціи верхняго Поволжья, Ростовско-Суздаль- скаго плескаго края. Эти следствія сводятся къ одному важному факту въ нашей исторіи, къ образованію другой вътви въ составъ русской народности, великорусского племени. Чтобы оцфиить важность этого развфтвленія въ нашей исторіи, достаточно припомнить численное соотношеніе трехъ основныхъ вътвей русскаго народа: великороссовъ приблизительно втрое больше чёмъ малороссовъ (въ предёлахъ Россіи), а малороссовъ почти втрое больше чѣмъ бѣлоруссовъ. Значитъ, великорусское племя составляетъ 9/13 или нъсколько болъе<sup>2</sup>/з въ общей суммърусскаго населенія Россіи.

Обращаясь къ изученію происхожденія великорусскаго племени, необходимо напередъ отчетливо уяснить себъ сущ-

ность вопроса, къ рѣшенію котораго приступаемъ. Безъ сомнѣнія, и до XIII в. существовали нѣкоторыя мѣстныя бытовыя особенности, сложившіяся подъ вліяніемъ областного дъленія Русской земли и даже, можеть быть, унаслъдованныя . отъ болъе древняго племенного быта полянъ, древлянъ и пр. Но онъ стерлись отъ времени и переселеній или залегли въ складъ народнаго быта на такой глубинъ, до котораго трудно проникнуть историческому наблюденію. Я разумѣю не эти древнія племенныя или областныя особенности, а распаденіе народности на двѣ новыя вѣтви, начавшееся приблизительно съ XIII в., когда население центральной среднедивировской полосы, служившее основой первоначальной русской народности, разошлось въ противоположныя стороны, когда объ разошедшіяся вътви потеряли свой связующій и обобщающій центръ, какимъ быль Кіевъ, стали подъ дѣйствіе новыхъ и различныхъ условій и перестали жить общей жизнью. Великорусское племя вышло не изъ продолжавшагося развитія этихъ старыхъ областныхъ особенностей, а было дёломъ новыхъ разнообразныхъ вліяній, начавшихъ дёйствовать послъ этого разрыва народности, притомъ въ краю, который лежаль внъ старой коренной Руси и въ XII в. былъ болье инородческимь, чымь русскимь краемь. Условія, подъ дъйствіе которыхъ колонизація ставила русскихъ переселенцевъ въ области средней Оки и верхней Волги, были двоякія: этнографическія, вызванныя къ дъйствію встръчей русскихъ переселенцевъ съ инородцами въ междурфчьи Оки — Волги, и географическія, въ которыхъ сказалось дъйствіе природы края, гдъ произошла эта встръча. Такъ въ образованіи великорусскаго племени совмѣстно дѣйствовали два фактора: племенная смѣсь и природа страны.

инородцы Инородцы, съ которыми встрѣтились въ междурѣчьи оксно-волжсвыго между-русскіе переселенцы, были финскія племена. Финны по нашей льтописи являются сосъдями восточныхъ славянъ съ твхъ самыхъ поръ, какъ последние начали разселяться по нашей равнинъ. Финскія племена водворялись среди льсовь и болоть центральной и съверной Россіи еще въ то время, когда здъсь не замътно никакихъ слъдовъ присут-. ствія славянь. Уже Іорнандь въ VI в. зналь некоторыя изъ этихъ племенъ: въ его искаженныхъ именахъ съверныхъ народовъ, входившихъ въ IV в. въ составъ готскаго королевства Германариха, можно прочесть эстовъ, весь, мерю, мордву, можеть быть, черемись. Въ области Оки и верхней Волги въ XI—XII вв. жили три финскія племени: мурома, меря и весь. Начальная кіевская літопись довольно точно обозначаеть мъста жительства этихъ племенъ: она знаеть мурому на нижней Окъ, мерю по озерамъ Переяславскому и Ростовскому, весь въ области Бѣлоозера. Нынѣ въ центральной Великороссіи нѣть уже живыхъ остатковъ этихъ племенъ; но они оставили по себъ память въ ея географической номенклатуръ. На обширномъ пространствъ отъ Оки до Бѣлаго моря мы встрѣчаемъ тысячи нерусскихъ названій городовъ, сель, рѣкъ и урочищъ. Прислушиваясь къ этимъ названіямъ, легко зам'єтить, что они взяты изъ какого-то одного лексикона, что некогда на всемъ этомъ пространстве звучаль одинь языкь, которому принадлежали эти названія, и что овъ родня темъ наречіямъ, на которыхъ говорять туземное населеніе нын шней Финляндіи и финскіе инородцы средняго Поволжья, мордва, черемисы. Такъ и на этомъ пространствъ, и въ восточной полосъ Европейской Россіи встръчаемъмножество ръкъ, названія которыхъ оканчиваются на ва: Протва, Москва, Сылва, Коква и т. д. У одной Камы можно насчитать до 20 притоковъ, названія которыхъ имѣютъ такое окончаніе. *Ua* по-фински значить вода. Названіе самой Оки финскаго происхожденія: это-обруствивая

форма финскаго joki, что значить рпка вообще. Даже племенныя названія мери и веси не исчезли безслідно въ центральной Великороссіи: здѣсь встрѣчается много сель и рѣчекъ, которыя носять ихъ названія. Уѣздный городъ Тверской губерніи Весьегонскъ получиль свое названіе отъ обитавшей здёсь веси Егонской (на р. Егонё). Опредёляя по этимъ следамъ въ географической номенклатуре границы разселенія мери и веси, найдемъ, что эти племена обитали нъкогда отъ сліянія Сухоны и Юга, отъ Онежскаго озера и ръки Ояти до средней Оки, захватывая съверныя части губерній Калужской, Тульской и Рязанской. Итакъ русскіе переселенцы, направлявшіеся въ Ростовскій край, встръчались съ финскими туземцами въ самомъ центръ нынъш ней Великороссіи.

в трача Ру- Какъ они встрътились и какъ одна сторона подъйствовал сп и чуди. на другую? Вообще говоря, встръча эта имъла мирный характеръ. Ни въ письменныхъ памятникахъ, ни въ народныхъ преданіяхъ великороссовъ не уцѣлѣло воспоминаній объ упорной и повсемъстной борьбъ пришельцевъ съ туземцами. Самый характеръ финновъ содъйствовалъ такому мирному сближенію объихъ сторонъ. Финны при первомъ своемъ появленіи въ европейской исторіографіи отмічены были одной характеристической чертой — миролюбіемъ, даже робостью, забитостью. Тацить въ своей Германіи говорить о финнахъ, что это удивительно дикое и бѣдное племя, не знающее ни домовъ, ни оружія. Іорнандъ называетъ финновъ самымъ кроткимъ племенемъ изъ всёхъ обитателей европейскаго Сѣвера. То же впечатлѣніе мирнаго и уступчиваго племени финны произвели и на русскихъ. Древняя Русь всѣ мелкія финскія племена объединяла подъ однимъ общимъ названіемъ Чуди. Русскіе, встрѣтившись съ финскими обитателями нашей равнины, кажется, сразу почув-

ствовали свое превосходство надъ ними. На это указываетъ иронія, которая звучить въ русскихъ словахъ, производныхъ отъ коренного Чудь, чудить, чудно, чудакь и т. п. Судьба финновъ на европейской почвъ служить оправданіемъ этого впечатлѣнія. Нѣкогда финскія племена были распространены далеко южиће линіи рѣкъ Москвы и Оки, — тамъ, гдѣ не находимъ ихъ следовъ впоследсти. Но народные потоки, проносившіеся по южной Руси, отбрасывали это племя все далъе къ съверу; оно все болъе отступало и, отступая, постепенно исчезало, сливаясь съ более сильными соседями. Процессъ этого исчезновенія продолжается и до сихъ поръ. И сами колонисты не вызывали туземцевъ на борьбу. Они принадлежали въ большинствъ къ мирному сельскому населенію, уходившему изъ югозападной Руси отъ тамошнихъ невзгодъ и искавшему среди лѣсовъ Сѣвера не добычи, а безопасныхъ мъсть для хльбопашества и промысловъ. Происходило заселеніе, а не завоеваніе края, не порабощеніе или вытъснение туземцевъ. Могли случаться сосъдскія ссоры и драки; но памятники не помнять ни завоевательныхъ нашествій, ни оборонительныхъ возстаній. Указаніе на такой ходъ и характеръ русской колонизаціи можно видѣть въ одной особенности той же географической номенклатуры Великороссіи. Финскія и русскія названія сель и рікь идуть не сплошными полосами, а вперемежку, чередуясь одни -съ другими. Значитъ, русскіе переселенцы не вторгались въ край финновъ крупными массами, а, какъ бы сказать, просачивались тонкими струями, занимая обширные промежутки, какіе оставались между разбросанными среди болоть и лѣсовъ финскими поселками. Такой порядокъ размѣщенія колонистовъ быль бы невозможенъ при усиленной борьбъ ихъ съ туземцами. Правда, въ преданіяхъ Великороссіи уцъльли нъкоторыя смутныя воспоминанія о борьбъ, за-

вязавшейся по мъстамъ; но эти воспоминанія говорять о борьбъ не двухъ племенъ, а двухъ религій. Столкновенія вызывались не самою встржчею пришельцевъ съ туземцами, а попытками распространить христіанство среди посліднихъ. Следы этой религіозной борьбы встречаются въ двухъ старинныхъ житіяхъ древнихъ ростовскихъ святыхъ, подвизавшихся во второй половинъ XI в., епископа Леонтія и архимандрита Авраамія: по житію перваго ростовцы упорно сопротивлялись христіанству, прогнали двухъ первыхъ епископовъ Өеодора и Иларіона и умертвили третьяго, Леонтія; изъ житія Авраамія, подвизавшагося вскор'є посл'є Леонтія, видно, что въ Ростовъ быль одинъ конецъ, называвшійся Чудскимъ, — знакъ, что большинство населенія этого города было русское. Этоть Чудской конець и послѣ Леонтія оставался въ язычествъ, поклонялся идолу славянскаго "скотья бога" Велеса. Значить, еще до введенія христіанства м'єстная меря начала уже перенимать языческія в рованія русскихъ славянъ. По житію Леонтія, всё ростовскіе язычники упорно боролись противъ христіанскихъ проповёдниковъ, т.-е. вмёсть съ Чудью принимала участіе въ этой борьбѣ и ростовская Русь. Сохранилось даже преданіе, записанное въ XVII в., что часть языческаго, очевидно, мерянскаго населенія Ростовской земли, убъгая "оть русскаго крещенія", выселилась въ предѣлы Болгарскаго царства на Волгу къ родственнымъ мери черемисамъ. Значитъ, кой-гдѣ и кой-когда завязывалась борьба, но неплеменная, а религіозная: боролись христіане съ язычниками, а не пришельцы сътуземцами, не Русь съ Чудью.

Финскія черты. Вопрось о взаимодъйствіи Руси и Чуди, о томъ, какъ оба племени, встрътившись, подъйствовали другь на друга, что одно племя заимствовало у другого и что передало другому, принадлежить къ числу любопытныхъ и трудныхъ вопросовъ нашей исторіи. Но такъ какъ этотъ процессъ окончился погло-

щеніемъ одного изъ встрътившихся племенъ другимъ, именно поглощениемъ Чуди Русью, то для насъ важна лишь одна сторона этого взаимодъйствія, т.-е. вліяніе финновъ на пришлую Русь. Въ этомъ вліяніи этнографическій узель вопроса о происхожденіи великорусскаго племени, образовавшагося изъ смъси элементовъ славянскаго и финскаго съ преобладаніемъ перваго. Это вліяніе проникало въ русскую среду двумя путями: 1) пришлая Русь, селясь среди туземной Чуди, неизбъжно должна была путемъ общенія, сосъдства кое-что заимствовать изъ ея быта; 2) Чудь, постепенно русъя, всею своею массою, со встми своими антропологическими и этнографическими особенностями, со своимъ обличьемъ, языкомъ, обычаями и върованіями входила въ составъ русской народности. Тъмъ и другимъ путемъ въ русскую среду проникло немало физическихъ и нравственныхъ особенностей, унаслѣдованныхъ отъ растворившихся въ ней финновъ.

Тппъ.

І. Надобно допустить нѣкоторое участіе финскаго племени въ образованіи антропологическаго типа великоросса. Наша великорусская физіономія не совсѣмъ точно воспроизводить общеславянскія черты. Другіе славяне, признавая въ ней эти черты, однако замѣчаютъ и нѣкоторую стороннюю примѣсь: именно скулистость великоросса, преобладаніе смуглаго цвѣта лица и волосъ и особенно типическій великорусскій носъ, покоящійся на широкомъ основаніи, съ большой вѣроятностью ставять на счеть финскаго вліянія.

Говоръ.

И. То же вліяніе, кажется, было небезучастно и въ измѣненіи древнерусскаго говора. Въ говорѣ древней Кіевской Руси замѣтны три особенности: 1) она говорила на о, окала; 2) звуки и и и мѣшались, замѣщали другъ друга; 3) въ сочетаніи гласныхъ и согласныхъ соблюдалась извѣстная фонетическая гармонія: звуки согласные гортанные г, к и х сочетались съ твердыми гласными а, о, ы,

y, s и съ полугласнымъ s, а зубные или свистящіе s, cи и и небные или шинящіе ж, ч и и съ мягкими гласными я, е, и, ю и съ полугласнымъ ъ; сюда же можно отнести и мягкое окончаніе глаголовь въ 3-мъ лицѣ обоихъ чисель (пишеть, имуть). Слёды этихь особенностей находимъ въ остаткахъ древней письменности XII и XIII вв. Въ иностранныхъ словахъ при переходѣ ихъ въ русскій языкъ неударяемые звуки а и е замѣнялись звукомъ о: Торвардъ — Труворъ, Елена — Олена. Кіевская Русь сочетала гортанное  $\kappa$  съ твердымъ  $\omega$ , а зубное  $\psi$  или небное  $\psi$ съ мягкимъ и или в: она говорила Кыевъ, а не Кіевъ, какъ говоримъ мы вопреки правиламъ древней русской фонетики, требовавшей, чтобы  $\kappa$  при встр $\pm$ ч $\pm$  съ u перезвуковывалось въ и или и: отсюда форма въ одной южнорусской рукописи XII в. "Лучино евангеліе" (отъ Луки). Эта древняя фонетика сохранилась отчасти въ наръчіи малороссовъ, которые говорять: на поляниі, козаче. Мы, великороссы, напротивъ, не сочетаемъ и и шипящихъ ж и ш съ мягкими гласными, говоримъ: кольио, шыре, жывь, и не сумъемъ такъ тонко выговорить соединенныхъ съ этими согласными мягкихъ гласныхъ, какъ выговариваетъ малороссъ: отьия, горобьия. Далее, въ древнемъ южномъ говоре замътно смъщение или взаимное замъстительство звуковъ и и ч: въ Словъ о полку Игоревъ въии, и въчи, галичкый. Тѣ же особенности имѣлъ въ XII в. и частію сохраниль досель говорь новгородскій: въ поученіи архіепископа Иліп-Іоанна духовенству выбять (гибнуть), простыш и простьчи, ла (льзя), или въ договоръ 1195 г. съ нъмцами нимечьскый и нимецкый, послухы и послуси. Признаки той же фонетики замвчаемъ и въ говоръ на верхнемъ Днъпръ: смоленскомъ договорѣ 1229 г. нъмечкый, вереци (церковно-слав. врещи — тащить), гочкого (готскаго). Зна-

чить, ніжогда по всему греко-варяжскому пути звучаль одинъ говоръ, нъкоторыя особенности коего до сихъ поръ уцълъли въ говоръ новгородскомъ. Если вы теперь со средней Волги, напримъръ, отъ Самары, проведете по Великороссіи нѣсколько изогнутую діагональную черту на С.-З такъ, чтобы Москва, Тверь, Вышній Волочокъ и Псковъ остались немного лѣвѣе, а Корчева и Порховъ правѣе, вы раздѣлите всю Великороссію на двѣ полосы, сѣверо-восточную и югозападную: въ первой характерный звукъ говора есть о, во второй a, т.-е. звуки o и e безъ ударенія переходять въ а и я (втарой, сямой). Владимірцы, нижегородцы, ярославцы, костромичи, новгородцы оказоть, говорять изъ глубины гортани и при этомъ строять губы кувшиномъ, по выраженію русскаго діалектолога и лексикографа Даля. Рязанцы, калужане, смольняне, тамбовцы, орловцы, частію москвичи и тверичи акают, раскрывають роть настежь, за что владимірцы и ярославцы зовуть ихъ "полоротыми". Усиливаясь постепенно на западъ отъ Москвы, акающій говоръ переходить въ бълорусское наржчіе, которое совстмъ не терпить o, замъняя его даже съ удареніемъ звуками a или y: столь — сталь или стуль. Первый говорь въ русской діалектологіи называется съверными, а второй южеными великорусскимъ поднаръчіемъ. Другія особенности обоихъ поднаръчій: въ южномъ г произносится какъ придыхательное лат. h, e близко къ y и мягкое окончаніе 3-го лица глаголовъ (ть), какъ въ нынъшнемъ малорусскомъ и въ древнемъ русскомъ (впкоу — вѣковъ, въ договорѣ 1229 г. узяти у Ризп — взять въ Ригѣ); въ сѣверномъ г выговаривается какъ лат. g, в въ концъ словъ твердо, какъ ф, твердое окончание 3-го лица глаголовъ (т.). Но и въ сѣверномъ поднаръчіи различаютъ два оттънка, говоры западный новгородскій и восточный владимірскій. Первый ближе

къ древнерусскому, лучше сохранилъ его фонетику и даже лексиконъ; новгородцы говорять кольие, хороше, и употребляють много старинных русских словь, забытых въ другихъ краяхъ Руси: граять (каркать), доспыть (достигнуть), послух. Владимірскій говоръ болье удалился оть древняго, господствующій звукъ о произносить грубо, протяжно, утратиль древнее сочетание гласныхъ съ согласными, въ род. един. мъстоимъній и прилагательныхъ г замъняеть звукомъ в (хорошово). Москва и въ діалектологическомъ отношеніи оказалась такимъ же связующимъ узломъ, какимъ была она въ отношеніи политическомъ и народно-хозяйственномъ. Она стала въ пунктъ встръчи различныхъ говоровъ: на С.-З. оть нея къ Клину окають по-новгородски, на В. къ Богородску по-владимірски, на Ю.-З. къ Коломнѣ акаютъ по рязански, на З. къ Можайску по-смоленски. Она восприняла особенности сосъднихъ говоровъ и образовала свое особое нарѣчіе, въ которомъ совмѣстила господствующій звукъ южнаго говора съ съвернымъ твердымъ окончаніемъ 3-го л. глаголовъ и съ твердымъ г, переходящимъ въ концъ словъ въ к (сапокъ), а въ род. ед. мъстоимъній и прилагательныхъ въ в. Зато московское нарѣчіе, усвоенное образованнымъ русскимъ обществомъ, какъ образцовое, нъкоторыми чертами еще далье отступило оть говора древней Кіевской Руси: гаварить па-масковски значить едва ли еще не болье нарушать правила древнерусской фонетики, чемъ нарушаетъ ихъ владимірецъ или ярославецъ. Московскій говоръ — сравнительно позднайшій, хотя его признаки появляются въ памятникахъ довольно рано, въ первой половинъ XIV в., въ одно время съ первыми политическими успъхами Москвы. Кажется, въ духовной Ивана Калиты 1328 г. мы застаемъ моменть перехода оть о къ а, когда рядомъ съ формами отия, одиного, розгадает читаемь: Андрей, аже вмъсто древняго же-ежели.

Такимъ образомъ говоры великорусскаго нарѣчія сложились путемъ постепенной порчи первоначальнаго русскаго говора. Образованіе говоровъ и наржчій — это звуковая, вокальная льтопись народныхъ передвиженій и мьстныхъ группировокъ населенія. Древняя фонетика Кіевской Русп особенно замѣтно измѣнялась въ сѣверо-восточномъ направленіи, т.-е. въ направленіи русской колонизаціи, образовавшей великорусское племя сліяніемъ русскаго населенія съ финскимъ. Это наводить на предположение о связи обоихъ процессовъ. Даль допускалъ мысль, что акающіе говоры Великороссіи образовались при обрустній чудских племенъ. Восточные инородцы, русья, вообще переиначивали усвояемый языкъ, портили его фонетику, переполния ее твердыми гласными и неблагозвучными сочетаніями гласныхъ съ согласными. Обрусвлая Чудь не обогатила русскаго лексикона: академикъ Гротъ насчиталъ всего около 60 финскихъ словъ, вошедшихъ, большею частію, въ русскій языкъ съверныхъ губерній; лишь немногія подслушаны въ средней Великороссіи, наприм'єрь, пахтать, пурга, ряса, кулепня (деревня). Но не пестря лексики, чудская примъсь портила говоръ, внося въ него чуждые звуки и звуковыя сочетанія. Древнерусскій говорь вь наибольшей чистоть сохранился въ наръчіи новгородскомъ; въ говоръ владимірскомъ мы видимъ первый моменть порчи русскаго языка подъ финскимъ вліяніемь, а говорь московскій представляеть дальнъйшій моменть этой порчи.

ІІІ. Нѣсколько отчетливѣе выступаеть въ памятникахъ повърья. и преданіяхъ взаимное отношеніе обоихъ встрѣтившихся племень въ области повърій. Здъсь замъчаемъ слъды живого обмѣна, особенно съ финской стороны. Народные обычаи и повърья великороссовъ доселъ хранять явственные признаки финскаго вліянія. Финскія племена, обитавшія и частію досель

обитающія въ средней и сѣверо-восточной полосѣ Европейской Россіи, оставались, кажется, до времени встрѣчи съРусью на первоначальной ступени религіознаго развитія. Ихъ миоологія до знакомства съ христіанствомъ еще не дошла до антропоморфизма. Племена эти поклонялись силамъ и предметамъ внешней природы, не олицетворяя ихъ: мордвинъ или черемисъ боготворилъ непосредственно землю, камни, деревья, не видя въ нихъ символовъ высшихъ существъ; потому что культь является съ характеромъ грубаго фетишизма. Стихіи были населены духами уже впослідствіи подъ вліяніемъ христіанства. У поволжскихъ финновъ особенно развить культь воды и лиса. Мордвинь, чувашь, находясь въ чащъ лъса или на берегу глухой лъсной ръки, чувствуетъ себя въ родной религіозной сферф. Нфкоторыя черты этого культа цъликомъ перешли и въ минологію великороссовъ. У нихъ, какъ и у финновъ, видною фигурой на минологическомъ Олимпъ является лишій и является у тъхъ и другихъ съ одинаковыми чертами: онъ стережетъ деревья, коренья и травы, имфетъ дурную привычку хохотать и кричать подътски и тъмъ пугать и обманывать путниковъ. Въ эпосъ западныхъ прибалтійскихъ болье развитыхъ финновъ (Калевали) встречаемъ образъ водяного царя. Это старикъ съ травяной бородой, въ одеждъ изъ пъны; онъ повелитель водъ и вътровъ, живетъ въ глубинъ моря, любитъ подымать бури и топить корабли; онъ большой охотникъ до музыки, и когда герой Калевалы, мудрецъ Вейнемейненъ, урониль вь воду свою арфу (кантеле), водяной богь подхватиль ее, чтобъ забавляться ею въ своемъ подводномъ царствъ. Эти черты живо напоминаютъ образъ водяника или царя морского въ извъстной новгородской былинъ о Садкъ, богатомъ гость-купцъ и гусляръ, который со своими гуслями попаль въ подводное царство водяника и тамъ развеселилъ

его своею игрою до того, что водяникъ пустился плясать, позабывъ свое царское достоинство. Самая физіономія водяника, какъ она описана въ новгородской былинъ, весьма похожа на обликъ водяного бога Калевалы. Водяного знають и въ другихъ краяхъ Россіи; но приведенный миеъ о водяникъ встръчаемъ только въ Новгородской области. Это даетъ основаніе думать, что новгородцы заимствовали его у сосъднихъ балтійскихъ финновъ, а не наоборотъ. Наконецъ, въ преданіяхъ, занесенныхъ въ древнія житія великорусскихъ святыхъ, можно встрътить и слъды поклоненія камнямъ и деревьямъ, плохо прикрытые христіанскими формами и незамътные въ южной и западной Россіи.

Въ Начальной лѣтописи подъ 1071 г. читаемъ два разсказа, два разкоторые при сопоставленіи съ дальнъйщими указаніями дають понять, какъ Русь относилась къ языческимъ повърьямъ сосъдней Чуди и какъ Чудь смотръла на христіанство, которое видъла у Руси. Передамъ коротко эти разсказы. Случился голодъ въ Ростовской земль, и воть два волхва изъ Ярославля пошли по Волгъ, разглашая: "мы знаемъ, кто обилье держитъ" (урожай задерживаеть). Придуть въ погость, назовуть лучшихъ женщинъ и скажуть: "та держить жито, та медъ, а та рыбу". И приводили къ нимъ кто сестру, кто мать, кто жену свою. Волхвы дёлали у нихъ прорёзъ за плечами и вынимали жито, либо рыбу, самихъ женщинъ убивали, а имущество ихъ забирали себѣ. Пришли они на Бѣлоозеро. Въ это же время явился сюда для сбора налоговъ Янъ, бояринъ великаго князя Святослава. Услыхавъ, что волхвы избили уже много женщинъ по Шекснъ и Волгъ, Янъ потребоваль, чтобы білозерцы взяли и выдали ему волхвовь: "а то не уйду отъ васъ все льто" (т.-е. буду кормиться на вашъ счетъ), пригрозилъ бояринъ. Бѣлозерцы испугались и привели къ Яну волхвовъ. Тотъ спросиль ихъ: "зачёмъ

это вы погубили столько народа?" Волхвы отвѣчали: "а онѣ держать обилье; если истребимъ ихъ, не будеть голода; хочешь, при тебъ вынемъ у нихъ жито ли, рыбу или что иное". Янъ возразилъ: "все вы лжете; сотворилъ Богъ человъка изъ земли, состоитъ онъ изъ костей, жилъ и крови и ничего въ немъ нѣтъ другого, и никто кромѣ Бога не знаеть, какъ создань человѣкъ". — А мы знаемъ, какъ сотворенъ человъкъ, сказали волхвы. "Какъ?" — Мылся Богъ въ банъ, вытерся ветошкой и бросиль ее на землю; и заспориль сатана съ Богомъ, кому изъ нея сотворить человъка, и сотворилъ дьяволъ тѣло человѣка, а Богъ душу въ него вложиль; потому, когда человекь умреть, тело его идеть въ землю, а душа къ Богу. - Эти волхвы - финны изъ ростовской мери. Легенда о сотвореніи человъка, разсказанная ими Яну, досель сохранилась среди нижегородской мордвы, только въ более цельномъ и понятномъ составе, безъ пропусковъ, какіе сділаль кіевскій літописець, передавая ее со словъ Яна, и съ очевидными слъдами христіанскаго вліянія. Воть ея содержаніе. У мордвы два главныхъ бога, добрый Чампасъ и злой Шайтанъ (сатана). Человъка вздумаль сотворить не Чампасъ, а Шайтанъ. Онъ набралъ глины, песку и земли и сталъ лѣпить тѣло человѣка, но никакъ не могъ привести его въ благообразный видъ: то слепокъ выйдетъ у него свиньей, то собакой, а Шайтану хотълось сотворить человъка по образу и по подобію Божію. Бился онъ, бился, наконецъ позвалъ птичку-мышь — тогда еще мыши летали и вельль ей летьть на небо, свить гньздо въ полотенць Чампаса и вывести дътей. Птичка-мышь такъ и сдълала: вывела мышать въ одномъ концъ полотенца, которымъ Чампась обтирался въ банъ, и полотенце отъ тяжести мышать упало на землю. Шайтань обтерь имь свой слѣпокъ, который и получилъ подобіе Божіе. Тогда Шайтанъ

принялся вкладывать въ человъка живую душу, но никакъ не умъль этого сдълать и ужь собирался разбить свой сленокъ. Тутъ Чампасъ подощелъ и сказалъ: "убирайся ты, проклятый Шайтанъ, въ пропасть огненную; я и безъ тебя сотворю человъка". -- "Нътъ, возразилъ Шайтанъ, дай, я туть постою, погляжу, какъ ты будешь класть живую душу въ человъка; въдь я его работалъ, и на мою долю изъ него что-нибудь надо дать, а то, братецъ Чампасъ, миъ будетъ обидно, а тебъ нечестно". Спорили, спорили, наконецъ, порфшили раздфлить человфка; Чампасъ взялъ себъ душу, а Шайтану отдаль тъло. Шайтанъ уступиль, потому — Чампасъ не въ примъръ сильнъе Шайтана. Оттого когда человъкъ умираеть, душа съ образомъ и подобіемъ Божіимъ идетъ на небо къ Чампасу, а тело, лишась души, теряеть подобіе Божіе, гність и идеть въ землю къ Шайтану. А птичку-мышь Чампасъ наказалъ за дерзость, отнялъ у нея крылья и приставиль ей голенькій хвостикь и такія же лапки, какъ у Шайтана. Съ той поры мыщи летать перестали. На вопросъ Яна, какому богу въруютъ волхвы, они отвъчали: "антихристу". — А гдъ онъ? спросилъ Янъ. — "Сидить въ безднъ", отвъчали тъ. — Какой это богъ — сидитъ въ бездив! это бъсъ, а богъ на небеси, съдяй на престоль. — Всльдъ за исторіей съ ярославскими волхвами льтопись сообщаеть другой разсказь. Случилось одному новгородцу зайти въ Чудь и пришель онъ къ кудеснику, чтобы тоть поворожиль ему. Кудесникь, по обычаю своему, сталь вызывать бъсовъ. Новгородецъ сидълъ на порогъ, а кудесникъ лежаль въ изступленіи, и удариль имъ бѣсъ. Кудесникъ всталъ и сказалъ новгородцу: "мои боги не смъютъ придти; на тебъ есть что-то, чего они боятся". Туть новгородецъ вспомниль, что на немъ крестъ, снялъ его и вынесъ изъ избы. Кудесникъ сталь онять вызывать бъсовъ, и тъ,

потренавъ его, повъдали, о чемъ спрашивалъ новгородецъ. Послъдній началь потомъ разспрашивать кудесника: "отчего это твои боги креста боятся?" — А то есть знаменіе небеснаго Бога, котораго наши боги боятся. — "А гдъ живутъ ваши боги и какіе они?" — Они черные, съ крыльями и хвостами, живутъ въ безднахъ, летаютъ и подъ небо подслушивать вашихъ боговъ: а ваши боги на небесахъ; если кто изъ вашихъ людей помретъ, его относятъ на небо, а кто помретъ изъ нашихъ, того уносять къ нашимъ богамъ въ бездну. — Такъ оно и есть, прибавляетъ отъ себя лътописецъ: гръшники въ аду живутъ, ожидая въчныхъ мукъ, а праведники въ небесномъ жилищъ водворяются со ангелами.

Взанмодѣйствіе повѣрій.

Изложенные разсказы наглядно воспроизводять процессъ взаимодъйствія русскихъ пришельцевъ и финскихъ туземцевъ въ области религіозныхъ повтрій. Сближеніе обтихъ сторонъ и въ этой области было столь же мирно, какъ и въ общежити: вражды, непримиримой противоположности своихъ в рованій не почувствовали встр в тившіяся стороны. Само собою разумъется, ръчь идетъ не о христіанскомъ въроученіи, а о народныхъ пов'єрьяхъ русскихъ и финскихъ. То п другое племя нашло въ своемъ миоологическомъ созерцаніи подобающее мъсто тъмъ и другимъ върованіямъ, финскимъ и славянскимъ, языческимъ и христіанскимъ. Боги обоихъ племенъ подълились между собою полюбовно: финскіе боги съли пониже въ бездит, русские повыше на небт, и такъ подълившись, они долго жили дружно между собою, не мъшая одни другимъ, даже умѣя цѣнить другъ друга. Финскіе боги бездны возведены были въ христіанское званіе бѣсовъ и подъ кровомъ этого званія получили місто въ русскохристіанскомъ культѣ, обрусѣли, потеряли въ глазахъ Руси свой иноплеменный финскій характерь: съ ними произошло

то же самое, что съ ихъ первоначальными поклонниками финнами, охваченными Русью. Вотъ почему русскій літописець XI в., говоря о волхвахъ, о повърьяхъ или обычаяхъ очевидно финскихъ, не дълаетъ и намека на то, что ведеть ръчь о чужомъ племени, о Чуди: язычество, поганство русское или финское для него совершенно одно и то же; его писколько не занимаетъ племенное происхождение или этнографическое различіе языческихъ върованій. По мъръ сближенія обоихъ племень это различіе, очевидно, все болѣе сглаживалось и въ сознаніи смінаннаго населенія, образовавшагося вследствіе этого сближенія. Для поясненія этого племенного безразличія върованій приведу сохранившійся въ рукописи Соловецкаго монастыря коротенькій разсказъ, единственный въ своемъ родѣ по формѣ и содержанію. Здѣсь простодушно и въ легендарномъ полусвътъ описано построеніе первой церкви въ Бълозерской странѣ на ръкъ Шекснъ. Церковь оказалась на мъстъ языческаго мольбища, очевидно, финскаго. Въ Бълозерскомъ краю обитало финское племя Весь; камень и береза — предметы финскаго культа; но въ разсказѣ нѣтъ и намека на что-либо инородческое, чудское.

"А на Бълъозеръ жили люди некрещенные, и какъ учали Разсказъ креститися и въру христіанскую спознавати, и они поста- церкви па вили церковь, а не въдають, во имя котораго святого. И на утро собрались да пощли церковь свящати и нарещи котораго святаго, и какъ пришли къ церкви, оже въ ръчкъ подъ церковію стоить челнокъ, въ челноку стулецъ, а на стульцѣ икона Василій Великій, а предъ иконою просфира. И они икону взяли, а церковь нарекли во имя Великаго Василія. И нѣкто невѣжа взяль просфиру ту да хотѣль укусить ее; ино его отъ просфиры той шибло, а просфира окаменъла. И они церковь свящали да учали объдню пъти, да какъ

начали Евангеліе чести, ино грянуло не по обычаю, какъ бы страшной, великой громъ грянуль, и вси люди уполошилися (перепугались), чаяли, что церковь пала, и они скочили и учали смотрити: ино въ прежнія лѣта ту было молбище за олтаремъ, береза да камень, и ту березу вырвало и съ корнемъ, да и камень взяло изъ земли да въ Шексну и потопило. И на Бѣлѣозерѣ то первая церковь Василій Великій отъ такова времени, какъ вѣра стала".

Бытовая ассимиляція.

Но христіанство, какъ его воспринимала отъ Руси Чудь, не вырывало съ корнемъ чудскихъ языческихъ народныя христіанскія вфрованія, не вытесняя языческихъ, строились надъ ними, образуя верхній слой религіозныхъ представленій, ложившійся на языческую основу. Для м'ьшавшагося русско-чудскаго населенія христіанство и язычество — не противоположныя, одна другую отрицающія религіи, а только восполняющія другь друга части одной и той же въры, относящіяся къ различнымъ порядкамъ жизни, къ двумъ мірамъ, одна къ міру горнему, небесному, другая къ преисподней, къ "безднъ". По народнымъ повърьямъ и религіознымъ обрядамъ, до недавняго времени сохранявшимся въ мордовскихъ и сосъднихъ съ ними русскихъ селеніяхъ приволжскихъ губерній, можно видіть наглядно, какъ складывалось такое отношеніе: религіозный процессь, завязявшійся когда-то при первой встрічь восточнаго славянства съ Чудью, безъ существенныхъ измѣненій продолжается на протяженіи въковъ, пока длится обрустніе восточныхъ финновъ. Мордовскіе праздники, большіе моляны, пріурочивались къ русскимъ народнымъ или церковнымъ празднествамъ, Семику, Троицыну дню, Рождеству, Новому году. Въ молитвы, обращенныя къ мордовскимъ богамъ, верховному творцу Чампасу, къ матери боговъ Анге-Патяй и ея детямъ, по мере усвоенія русскаго языка вставлялись русскія слова: рядомъ

съ вынимань монь (помилуй насъ) слышалось давай намъ добра здоровья. Вслёдъ за словами заимствовали и религіозныя представленія: Чампаса величали "верхнимъ богомъ", Анге-Патяй "матушкой богородицей", ея сына Нишкипаса (паст — богъ) Ильей Великимъ; въ день Новаго года, обращаясь къ богу свиней, молились: Таунсяй Вельки Васяй (Василій Великій), давай поросять черныхь и былыхь, каких сам любишь. Языческая молитва, обращенная къ стихіи, облекалась въ русско-христіанскую форму: Вода матушка! подай встмг хрещенымг модямг добрый здоровья. Вмёстё съ тёмъ языческіе символы замёнялись христіанскими: вмѣсто березоваго вѣнка, увѣщаннаго платками и полотенцами, ставили въ переднемъ углу икону съ зажженной передъ ней восковой свъчей и на колъняхъ произносили молитвы своимъ Чампасамъ и Анге-Патяямъ порусски, забывъ старинные мордовскіе ихъ тексты. Видя въ мордовскихъ публичныхъ молянахъ столько своего, русскаго и христіанскаго, русскіе сосъди начинали при нихъ присутствовать, а потомъ въ нихъ участвовать и даже повторять у себя отдъльные ихъ обряды и пъть сопровождавшія ихъ пъсни. Все это приводило къ тому, что наконецъ ни та, ни другая сторона не могла отдать себъ отчета, чьи обычаи и обряды она соблюдаеть, русскіе, или мордовскіе. Когда ярославскіе волхвы на вопросъ Яна Вышатича сказали, что они върують антихристу, что въ безднъ сидить, Янь воскликнуль: да какой же это богь! это бъсь, а чудскій кудесникь на вопрось новгородца описаль наружность своихъ крылатыхъ и хвостатыхъ боговъ, снятую, очевидно, съ русской иконы, на которой были изображены бъсы. Въ 1636 году одинъ черемисъ въ Казани на вопросъ Олеарія, знаеть ли онь, кто сотвориль небо и землю, даль отвъть, записанный Олеаріемъ такъ: tzort sneit. Язычникъ

смѣялся надъ "русскими богами", а русскаго чорта боялся. Іезуить Авриль, тдучи въ 1680-хъ годахъ изъ Саратова, видъль, какъ языческая мордва пьянствовала на Николинъ день, подражая русскимъ.

Пестрота религіознаго

Обоюдное признаніе чужихъ върованій, конечно, способсознанія ствовало бытовой ассимиляціи и дёловому сближенію обёихъ сторонъ, даже пожалуй успъхамъ христіанства среди инородцевъ. При такомъ признаніи Чудь незамѣтно переступала раздѣльную черту между христіанствомъ и язычествомъ, не измѣняя своимъ старымъ роднымъ богамъ, а Русь, перенимая чудскіе повіть и обычан, добросовістно продолжала считать себя христіанами. Этимъ объясняются позднъйшія явленія, непонятныя на первый взглядъ: приволжскій инородецъ, мордвинъ или черемисинъ XVI — XVII в., нося христіанское имя, пишеть вкладную грамоту ближнему монастырю съ условіемъ, буде онъ крестится и захочеть постричься въ томъ монастырѣ, то его принять и постричь за тоть его вкладъ. Но такое переплетеніе несродныхъ понятій вносило великую путаницу въ религіозное сознаніе, проявлявшуюся многими нежелательными явленіями въ нравственно-религіозной жизни народа. Принятіе христіанства становилось не выходомъ изъ мрака на свѣть, не переходомъ оть лжи къ истинъ, а какъ бы сказать, перечисленіемъ изъ-подъ власти низшихъ боговъ въ вѣдѣніе высшихъ, ибо и покидаемые боги не упразднялись, какъ вымысель суевърія, а продолжали считаться религіозной реальностью, только отрицательнаго порядка. Эту путаницу, происходившую отъ переработки языческой минологіи въ христіанскую демонологію, уже въ XI в., когда она происходила внутри самой Руси, можно было, примѣняясь къ мѣткому выраженію преп. Өеодосія Печерскаго о людяхъ, хвалящихъ свою и чужую въру, назвать двоевъріем»; если бы онъ уви-

дёль, какъ потомъ къ христіанству прививалось вмёстё съ язычествомъ русскимъ еще чудское, онъ, можетъ быть, назвалъ бы столь пестрое религіозное сознаніе троевъріемъ.

IV. Наконецъ, надобно признать значительное вліяніе Сельскій финскихъ туземцевъ на составъ общества, какое создавала колонизація. русская колонизація верхняго Поволжья. Туземное финское населеніе наполняло преимущественно суздальскія села. Изъ упомянутаго житія преподобнаго Авраамія видно, что въ XI в. въ городѣ Ростовѣ только одинъ конецъ былъ населенъ Чудью, по крайней мъръ носиль ея названіе. Русскія имена большинства старинныхъ городовъ Ростовской земли показывають, что они основаны были русскими или появляются не раньше Руси и что Русь образовала господствующій элементь въ составъ ихъ населенія. Притомъ мы не замъчаемъ въ туземномъ финскомъ населеніи признаковъ значительнаго соціальнаго расчлененія, признаковъ дёленія на высшіе и низшіе классы: все это населеніе представляется сплошной, однообразной сельской массой. Въ этомъ смыслъ, въроятно, часть мери, бъжавшая отъ русскаго крещенія, въ памятникъ, сообщающемъ это извъстіе, названа "ростовской чернью". Но мы видъли, что и колонизація приносила въ междурфчье Оки и верхней Волги преимущественно сельскія массы. Благодаря этому русское и обрусъвшее население верхняго Поволжья должно было стать гораздо более сельскимъ по своему составу, чёмъ какимъ оно было въ южной Руси.

Такъ мы отвътили на вопросъ, какъ встрътились и по- выводы. дъйствовали другь на друга русскіе пришельцы и финскіе туземцы въ области верхней Волги. Изъ этой встрѣчи не вышло упорной борьбы ни племенной, ни соціальной, ни даже религіозной: она не повела къ развитію ръзкаго антагонизма или контраста ни политическаго, ни этнографическаго,

ни нравственно-религіознаго, какой обыкновенно развивается изъ завоеванія. Изъ этой встрѣчи вышла тройная смѣсь: 1) редигіозная, которая легла въ основаніе минологическаго міросозерцанія великороссовъ, 2) племенная, изъ которой выработался антропологическій типъ великоросса, и 3) соціальная, которая въ составъ верхне-волжскаго населенія дала ръшительный перевъсь сельскимъ классамъ.

Baianie npuроды.

Намъ остается отмътить дъйствіе природы Великороссіи на смѣшанное населеніе, здѣсь образовавшееся посредствомъ русской колонизаціи. Племенная смѣсь — первый факторъ въ образованіи великорусскаго племени. Вліяніе природы Великороссіи на смішанное населеніе — другой факторъ. Великорусское племя—не только извъстный этнографическій составъ, но и своеобразный экономическій строй и даже особый національный характеръ, и природа страны много поработала и надъ этимъ строемъ, и надъ этимъ характеромъ.

Верхнее Поволжье, составляющее центральную область Великороссіи, и до сихъ поръ отличается замѣтными физическими особенностями отъ Руси днъпровской; 6 — 7 вв. назадъ оно отличалось еще болье. Главныя особенности этого края: обиліе лісовъ и болоть, преобладаніе суглинка въ составъ почвы и паутинная съть ръкъ и ръчекъ, бъгущихъ въ разныхъ направленіяхъ. Эти особенности и положили глубокій отпечатокъ какъ на хозяйственный бытъ Великороссіи, такъ и на племенной характеръ великоросса.

Хозниствен-

Въ старой Кіевской Русиглавная пружина народнаго хозяйвеликоросса СТВа, ви вшияя торговля, создала многочисленные города, служившіе крупными или мелкими центрами торговли. Въ верхневолжской Руси, слишкомъ удаленной отъ приморскихъ рынковъ, внъшняя торговля не могла стать главной движущей силой народнаго хозяйства. Воть почему здёсь видимъ въ XV - XVI вв. сравнительно незначительное количество

городовъ, да и въ тъхъ значительная часть населенія занималась хльбопашествомъ. Сельскія поселенія получили здъсь рѣшительный перевѣсъ надъ городами. Притомъ и эти поселенія ръзко отличались своимъ характеромъ оть сель южной Руси. Въ последней постоянныя внешнія опасности и недостатокъ воды въ открытой степи заставляли населеніе размъщаться крупными массами, скучиваться въ огромныя, тысячныя села, которыя до сихъ поръ составляють отличительную чертуюжной Руси. Напротивъ на Сѣверѣ поселенецъ посреди лісовъ и болоть съ трудомъ отыскиваль сухое мѣсто, на которомъ можно было бы съ нѣкоторою безопасностью и удобствомъ поставить ногу, выстроить избу. Такія сухія міста, открытые пригорки, являлись різдкими островками среди моря лѣсовъ и болоть. На такомъ островку можно было поставить одинъ, два, много три крестьянскихъ двора. Воть почему деревня въ одинъ или два крестьянскихъ двора является господствующей формой разселенія въ сѣверной Россіи чуть не до конца XVII в. Вокругь такихъ мелкихъ разбросанныхъ деревень трудно было отыскать значительное сплошное пространство, которое удобно можно было бы распахать. Такія удобныя м'єста вокругь деревень попадались незначительными участками. Эти участки и расчищались обитателями маленькой деревни. То была необычайно трудная работа: надобно было, выбравъ удобное сухое мъсто для пашни, выжечь покрывавшій его лісь, выкорчить пни, поднять цёлину. Удаленіе оть крупныхь иноземныхь рынковь, недостатокъ вывоза не давали хлѣбопашцамъ побужденія расширять столь трудно обходившуюся имъ пахоту. Хлебопашество на верхне-волжскомъ суглинкъ должно было удовлетворять лишь насущной потребности самихъ хлібопашцевъ. Мы ошиблись бы, подумавь, что при скудости населенія, при обиліи никъмъ не занятой земли крестьянинь въ древней

Великороссіи пахаль много, больше, чемь въ прошломъ или нынъшнемъ стольтіи. Подворные пахотные участки въ Великороссіи XVI—XVII вв. вообще не больше надѣловъ по Положенію 19-го февраля. Притомъ тогдашніе пріемы обработки земли сообщали подвижной, неусидчивый, кочевой характеръ этому хлѣбопашеству. Выжигая лѣсъ на нови, крестьянинъ сообщаль суглинку усиленное плодородіе и нісколько літь къ ряду снималь съ него превосходный урожай, потому что зола служить очень сильнымъ удобреніемъ. Но то было насильственное и скоропреходящее плодородіе: черезъ 6—7 лъть почва совершенно истощалась и крестьянинъ долженъ быль покидать ее на продолжительный отдыхъ, запускать въ перелогъ. Тогда онъ переносилъ свой дворъ на другое, часто отдаленное мъсто, поднималъ другую новь, ставиль новый "починокъ на лѣсѣ". Такъ эксплуатируя землю, великорусскій крестьянинъ передвигался съ мъста на мѣсто и все въ одну сторону, по направленію на С.-В., пока не дошель до естественныхъ границъ русской равнины, до Урала и Бълаго Моря. Въ восполнение скуднаго заработка оть хлібопашества на верхне-волжскомъ суглинкі крестьянинъ долженъ былъ обращаться къ промысламъ. Леса, реки, озера, болота предоставляли ему множество угодій, разработка которыхъ могла служить подспорьемъ къ скудному земледфльческому заработку. Воть источникь той особенности, которой съ незапамятныхъ временъ отличается хозяйственный бытъ великорусскаго крестьянина: здёсь причина развитія мъстныхъ сельскихъ промысловъ, называемыхъ кустарными. Лыкодерство, мочальный промысель, звёрогонство, бортничество (лісное пчеловодство въ дуплахъ деревьевъ), рыболовство, солевареніе, смолокуреніе, жельзное діло каждое изъ этихъ занятій издавна служило основаніемъ, питомникомъ хозяйственнаго быта для целыхъ округовъ.

Таковы особенности великорусскаго хозяйства, создавшіяся подъ вліяніемъ природы страны. Это 1) разбросанность населенія, господство мелкихъ поселковъ, деревень, 2) незначительность крестьянской запашки, мелкость подворныхъ пахотныхъ участковъ, 3) подвижной характеръ хлъбопащества, господство переноснаго или переложнаго земледѣлія и 4) наконецъ развитіе мелкихъ сельскихъ промысловъ, усиленная разработка лесныхъ, речныхъ и другихъ угодій.

Рядомъ съ вліяніемъ природы страны на народное хо-его племензяйство Великороссіи замічаемь сліды ея могущественнаго дъйствія на племенной характеръ великоросса. Великороссія XIII—XV вв. со своими лъсами, топями и болотами на каждомъ шагу представляла поселенцу тысячи мелкихъ опасностей, непредвидимыхъ затрудненій и непріятностей, среди которыхъ надобно было найтись, съ которыми приходилось поминутно бороться. Это пріучало великоросса зорко слідить за природой, смотрыть во оба, но его выраженію, ходить, оглядываясь и ощупывая почву, не соваться въ воду, не поискавъ броду, развивало въ немъ изворотливость въ мелкихъ затрудненіяхъ и опасностяхъ, привычку къ терпъливой борьбъ съ невзгодами и лишеніями. Въ Европъ нъть народа менте избалованнаго и притязательнаго, пріученнаго меньше ждать отъ природы и судьбы и болфе выпосливаго. Притомъ по самому свойству края каждый уголь его, каждая мѣстность задавала поселенцу трудную хозяйственную загадку: гдъ бы здъсь ни основался поселенецъ, ему прежде всего нужно было изучить свое мѣсто, всѣ его условія, чтобы высмотръть угодье, разработка котораго могла бы быть наиболъе прибыльна. Отсюда эта удивительная наблюдательность, какая открывается въ народныхъ великорусскихъ примъ- примъты. тахъ. Здёсь схвачены всё характерныя, часто трудно уловимыя явленія годового оборота великорусской природы,

отмъчены ея разнообразныя случайности, климатическія и хозяйственныя, очерчень весь годовой обиходъ крестьянскаго хозяйства. Всв времена года, каждый мъсяцъ, чуть не каждое число мѣсяца выступають здѣсь съ особыми мѣтко очерченными климатическими и хозяйственными физіономіями, и въ этихъ наблюденіяхъ, часто достававшихся ціной горькаго опыта, ярко отразились какъ наблюдаемая природа, такъ и самъ наблюдатель. Здёсь онъ и наблюдаетъ окружающее, и размышляеть о себѣ, и всѣ свои наблюденія старается привязать къ святцамъ, къ именамъ святыхъ и къ праздникамъ. Церковный календарь — это памятная книжка его наблюденій надъ природой и вмѣстѣ дневникъ его думъ надъ своимъ хозяйственнымъ житьемъ-бытьемъ. Январь — году начало, зимъ середка. Вотъ съ января уже великороссъ, натерпъвшись зимней стужи, начинаетъ подшучивать надъ нею. Крещенскіе морозы — онъ говорить имъ: трещи, трещи минули водокрещи; дуй не дуй — не къ Рождеству пошло, а къ Великодню (Пасхѣ). Однако 18 января еще день Аванасія и Кирилла; аванасьевскіе морозы дають себя знать, и великороссъ уныло сознается въ преждевременной радости: Аванасій да Кирило забирають за рыло. 24 января память преп. Ксеніи: Аксиньи — полухлібницы-полузимницы: ползимы прошло, половина стараго хлѣба съъдено. Примъта: какова Аксинья, такова и весна. Февраль бокогръй, съ боку солнце припекаетъ; 2 февраля, Срътеніе срѣтенскія оттепели: зима съ лѣтомъ встрѣтились. Примъта: на Срътенье снъжокъ — весной дождекъ. Мартъ теплый, да не всегда: и марть на носъ садится. 25 марта Благовъщенье. Въ день весна зиму поборола. ЭТОТЪ На Благовъщенье медвъдь встаеть. Примъта: каково Благовъщенье, такова и Святая. Апръль — въ апрълъ земля пръетъ, вътрено и тепломъ въетъ. Крестьянинъ настораживаеть вниманіе: близится страдная пора хлівбопашца. Поговорка: апръль синить да дуеть, бабамъ тепло сулить, а мужикъ глядить, что-то будеть. А зимніе запасы капусты на исходъ. 1 апръля Маріи Египетской. Прозвище ея: Марья — пустыя щи. Захотъль въ апрълъ кислыхъ щей! 5 апръля мученика Өеодула. Өеодулъ вътреникъ. Пришелъ Өедулъ, теплый вътеръ подулъ. Өедуль губы надуль (ненастье). 15 апръля апостола Пуда. Правило: выставлять пчель изъ зимняго омпаника на пчельникъ — цвѣты появились. На св. Пуда доставай ичель изъ подъ спуда. 23 апръля св. Георгія Побъдоносца. Замъчено хозяйственно-климатическое соотношеніе этого дня съ 9 мая: Егорій съ росой, Никола съ травой; Егорій съ тепломъ, Никола съ кормомъ. Воть и май. Зимніе запасы пріъдены. Ай май, мъсяцъ май, не холоденъ да голоденъ. А холодки навертываются, да и настоящаго дъла еще нътъ въ полъ. Поговорка: май — коню съна дай, а самъ на печь полъзай. Примъта: коли въ маъ дожъ — будетъ и рожь; май холодный — годъ хлѣбородный. 5 мая великомученицы Ирины. Ирина — разсадница: разсаду (капусту) сажають и выжигають прошлогоднюю траву, чтобы новой не мъшала. Поговорка: на Ирину худая трава изъ ноля вонъ. 21 мая св. царя Константина и матери его Елены. Съ Аленой по созвучію связался ленъ: на Алену съй ленъ и сажай огурцы; Аленъ льны, Константину огурцы.

Точно такъ же среди поговорокъ, прибаутокъ, хозяйственныхъ примътъ, а порой и "сердца горестныхъ замътъ" бъгутъ у великоросса и остальные мѣсяцы: іюнь, когда закрома пусты въ ожиданіи новой жатвы и который потому зовется *іюнъ — ау!* потомъ іюль — страдникъ, работникъ; августъ, когда серпы грѣють на горячей работѣ, а вода уже холодитъ, когда на Преображенье — второй Спасъ бери рука-

вицы про запасъ; за нимъ сентябрь — холоденъ сентябрь, да сытъ — послѣ уборки урожая; далѣе октябрь — грязникъ, ни колеса, ни полоза не любитъ, ни на саняхъ, ни на телѣгѣ не проѣдешь, ноябрь — курятникъ, потому что 1 числа, въ день Козьмы и Даміана, бабы куръ рѣжутъ, оттого и зовется этотъ день — курячьи именины, куриная смерть. Наконецъ, вотъ и декабрь - студень, развалъ зимы: годъ кончается — зима начинается. На дворѣ холодно: время въ избѣ сидѣть да учиться. 1 декабря пророка Наума грамотника: начинаютъ ребятъ грамотѣ учить. Поговорка: "батюшка Наумъ, наведи на умъ". А стужа крѣпнетъ, наступаютъ грескучіе морозы, 4 декабря св. великомученицы Варвары. Поговорка: "трещитъ Варюха — береги носъ да ухо".

Такъ со святцами въ рукахъ или, точнѣе, въ цѣпкой памяти великороссъ прошелъ, наблюдая и изучая, весь годовой круговоротъ своей жизни. Церковь научила великоросса наблюдать и считать время. Святые и праздники были его путеводителями въ этомъ наблюденіи и изученіи. Онъ вспоминалъ ихъ не въ церкви только: онъ уносилъ ихъ изъ храма съ собой въ свою избу, въ поле и лѣсъ, навѣшивал на имена ихъ свои примъты въ видъ безцеремонныхъ прозвищъ, какія дають закадычнымъ друзьямъ: Аванасій-ломонось, Самсонъ, спногной, что въ іюль дождемъ сьно гноить, Өедүль-вытреника, Акулины-гречишницы, мартовская Авдотья подмочи порогь, апръльская Марья зажи сныа, зашрай овражки, и т. д. безъ конца. Въ примътахъ великоросса и его метеорологія, и его хозяйственный учебникъ, и его бытовая автобіографія; въ нихъ отлился весь онъ со своимъ бытомъ и кругозоромъ, со своимъ умомъ и сердцемъ; въ нихъ онъ и размышляетъ, и наблюдаетъ, и радуется, н горюеть, и самъ же подсмфивается и надъ своими горями, и надъ своими радостями.

Народныя примъты великоросса своенравны, какъ свое-психологія нравна отразившаяся въ нихъ природа Великороссіи. Она часто смѣется надъ самыми осторожными разсчетами великоросса: своенравіе климата и почвы обманываетъ самыя скромныя его ожиданія, и привыкнувъ къ этимъ обманамъ, разсчетливый великороссъ любитъ подъ часъ, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое рѣшеніе, противопоставляя капризу природы капризъ собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть въ удачу и есть великорусскій авосъ.

Въ одномъ увъренъ великороссъ — что надобно дорожить яснымъ лѣтнимъ рабочимъ днемъ, что природа отпускаетъ ему мало удобнаго времени для земледельческаго труда и что короткое великорусское льто умьеть еще укорачиваться безвременнымъ нежданнымъ ненастьемъ. Это заставляетъ великорусскаго крестьянина спъшить, усиленно работать, чтобы сдёлать много въ короткое время и впору убраться съ поля, а затъмъ оставаться безъ дъла осень и зиму. Такъ великороссъ пріучался къ чрезмѣрному кратковременному напряженію своихъ силъ, привыкалъ работать скоро, лихорадочно и споро, а потомъ отдыхать въ продолжение вынужденнаго осенняго и зимняго бездёлья. Ни одинъ народъ въ Европъ неспособенъ къ такому напряжению труда на короткое время, какое можеть развить великороссь; но и нигдъ въ Европъ, кажется, не найдемъ такой непривычки къ ровному, умфренному и размфренному, постоянному труду, какъ въ той же Великороссіи.

Съ другой стороны, свойствами края опредълился порядокъ разселенія великороссовъ. Жизнь удаленными другь отъ друга, уединенными деревнями при недостаткъ общенія естественно не могла пріучать великоросса дъйствовать большими союзами, дружными массами. Великороссъ работалъ

не на открытомъ полъ, на глазахъ у всъхъ, подобно обитателю южной Руси: онъ боролся съ природой въ одиночку, въ глуши лѣса съ топоромъ въ рукѣ. То была молчаливая черная работа надъ внъщней природой, надъ лъсомъ или дикимъ полемъ, а не надъ собой и обществомъ, не надъ своими чувствами и отношеніями къ людямъ. Потому великороссъ лучше работаетъ одинъ, когда на него никто не смотрить, и съ трудомъ привыкаеть къ дружному дъйствію общими силами. Онъ вообще замкнуть и осторожень, даже робокъ, вѣчно себѣ на умѣ, необщителенъ, лучше самъ съ собой, чемъ на людяхъ, лучше въ начале дела, когда еще не увъренъ въ себъ и въ успъхъ, и хуже въ концъ, когда уже добьется нѣкотораго успѣха и привлечеть вниманіе: неувтренность въ себт возбуждаеть его силы, а успѣхъ роняетъ ихъ. Ему легче одолъть препятствіе, опасность, неудачу, чемъ съ тактомъ и достоинствомъ выдержать усиѣхъ; легче сдѣлать великое, чѣмъ освоиться съ мыслыо о своемъ величіи. Онъ принадлежить къ тому типу умныхъ людей, которые глупфють отъ признанія своего ума. Словомъ, великороссъ лучше великорусскаго общества.

Должно-быть, каждому народу отъ природы положено воспринимать изъ окружающаго міра, какъ и изъ переживаемыхъ судебъ, и претворять въ свой характеръ не всякія, а только извъстныя впечатльнія, и отсюда происходить разнообразіе національныхъ складовъ или типовъ, подобно тому какъ неодинаковая свътовая воспріимчивость производить разнообразіе цвътовъ. Сообразно съ этимъ и народъ смотритъ на окружающее и переживаемое подъ извъстнымъ угломъ, отражаетъ то и другое въ своемъ сознаніи съ извъстнымъ преломленіемъ. Природа страны, навърное, не безъ участія въ степени и направленіи этого преломленія. Невозможность разсчитать напередъ, заранъе сообразить планъ дъйствій

и прямо идти къ намѣченной цѣли замѣтно отразилась на складъ ума великоросса, на манеръ его мышленія. Житейскія неровности и случайности пріучили его больше обсуждать пройденный путь, чемъ соображать дальнейшій, больше оглядываться назадъ, чемъ заглядывать впередъ. Въ борьбе съ нежданными метелями и оттепелями, съ непредвидимыми августовскими морозами и январьской слякотью онъ сталъ больше осмотрителенъ, чемъ предусмотрителенъ, выучился больше замъчать слъдствія, чьмъ ставить цьли, воспиталь въ себъ умънье подводить итоги насчеть искусства составлять смъты. Это умънье и есть то, что мы называемъ заднимь умомь. Поговорка: русскій человькь заднимь умомь крипоко вполнъ принадлежить великороссу. Но задній умъ не то же, что задняя мысль. Своей привычкой колебаться и лавировать между неровностями пути и случайностями жизни великороссъ часто производитъ впечатлъніе непрямоты, неискренности. Великороссъ часто думаетъ надвое, и это кажется двоедушіемъ. Онъ всегда идеть къ прямой цъли, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идеть, оглядываясь по сторонамъ, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Въдь лбомъ стъны не прошибешь, и только вороны прямо летають, говорять великорусскія пословицы. Природа и судьба вели великоросса такъ, что пріучали его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великороссъ мыслить и действуеть, какъ ходить. Кажется, что можно придумать кривъй и извилистве великорусскаго проселка? Точно змвя проползла. А попробуйте пройти прямње: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу.

Такъ сказалось дъйствіе природы Великороссіи на хозяйєтвенномъ бытъ и племенномъ характеръ великоросса.

## Лекція XVIII.

Политическія слёдствія русской колонизаціи верхняго Поволжья. — Князь Андрей Боголюбскій и его отношенія къ Кіевской Руси: попытка превратить патріархальную власть великаго князя въ государственную. — Образъ дёйствія Андрея въ Ростовской землё: его отношенія къ ближайшимъ родичамъ, къ старшимъ городамъ и старшей дружинъ. — Княжеская и соціальная усобица въ Ростовской землѣ по смерти кн. Андрея. — Сужденіе владимірскаго лѣтописца объ этой усобицъ. — Преобладаніе верхне-волжской Руси надъ диъпровской при Всеволодъ III. — Дѣйствіе политическихъ успѣховъ князей Андрея и Всеволода на настроеніе суздальскаго общества. — Перечень изученныхъ фактовъ.

Обращаясь къ изученію политическихъ слідствій русской колонизаціи верхняго Поволжья, будемъ постоянно помнить, что мы изучаемъ самыя раннія и глубокія основы государственнаго порядка, который предстанетъ предъ нами въ слідующемъ періодів. Я теперь же укажу эти основы, чтобы вамъ удобніве было слідить за тімъ, какъ онів вырабатывались и закладывались въ подготовлявшійся новый порядокъ. Во-первыхъ, государственный центръ верхпяго Поволжья, долго блуждавшій между Ростовомъ, Суздалемъ, Владиміромъ и Тверью, наконецъ утверждается на р. Москвів. Потомъ, въ лиців московскаго князя получаетъ полное выраженіе новый владітельный типъ, созданный усиліями многочи сленныхъ удільныхъ князей сіверной Руси: это князь-вотчинникъ, наслідственный остідный землевладілецъ, сміз-

нившій своего южнаго предка, князя-родича, подвижного очередного соправителя Русской земли. Этоть новый владітельный типь и сталь кореннымь и самымь діятельнымь элементомь вь составів власти московскаго государя. Переходимь кь обзору фактовь, вь которыхь медленно и постепенно проявлялись обі основы, и новый политическій типь, а потомь и новый государственный центрь.

Политическія слідствія русской колонизаціи верхняго Андрей Бого-Поволжья начали обнаруживаться уже при сынъ того суздальскаго князя, въ княженіе котораго шель усиленный ея приливъ, при Андреъ Боголюбскомъ. Самъ этотъ князь Андрей является крупною фигурой, на которой наглядно отразилось дъйствіе колонизаціи. Отецъ его Юрій Долгорукій, одинъ изъ младшихъ сыновей Мономаха, быль первый въ непрерывномъ ряду князей Ростовской области, которая при немъ и обособилась въ отдѣльное княжество: до того времени это чудское захолустье служило прибавкой къ южному княжеству Переяславскому. Здёсь на Сёверѣ, кажется, и родился князь Андрей въ 1111 году. Это былъ настоящій стверный князь, истый суздалець-залтшанинъ по своимъ привычкамъ и понятіямъ, по своему политическому воспитанію. На Сѣверѣ прожиль онъ большую половину своей жизни, совсѣмъ не видавши Юга. Отецъ далъ ему въ управленіе Владиміръ на Клязьмѣ, маленькій, недавно возникшій суздальскій пригородь, и тамъ Андрей прокняжиль далеко за тридцать лѣтъ своей жизни, не побывавъ въ Кіевѣ. Южная, какъ и съверная лътопись молчить о немъ до начала шумной борьбы, которая завязалась между его отцомъ и двоюроднымъ братомъ Изяславомъ волынскимъ съ 1146 г. Андрей появляется на Югъ впервые не раньше 1149 г., когда Юрій, восторжествовавь надъ племянникомъ, усвлоя на кіевскомъ столъ. Съ тъхъ поръ и заговорила объ Андреъ

южная Русь, и южнорусская лѣтопись сообщаеть нѣсколько разсказовъ, живо рисующихъ его физіономію. Андрей скоро выдёлился изъ толпы тогдашнихъ южныхъ князей особенностями своего личнаго характера и своихъ политическихъ отношеній. Онъ въ боевой удали не уступаль своему удалому сопернику Изяславу, любиль забываться въ разгарѣ сѣчи, заноситься въ самую опасную свалку, не замъчалъ, какъ съ него сбивали шлемъ. Все это было очень обычно на Югъ, гдъ постоянныя внъшнія опасности и усобицы развивали удальство въ князьяхъ; но совсемъ не было обычно уменье Андрея быстро отрезвляться отъ воинственнаго опьянънія. Тотчасъ послѣ горячаго боя онъ становился осторожнымъ, благоразумнымъ политикомъ, осмотрительнымъ распорядителемъ. У Андрея всегда все было въ порядкъ и наготовъ; его нельзя было захватить врасплохъ; онъ умълъ не терять головы среди общаго переполоха. Привычкой ежеминутно быть на сторожѣ и всюду вносить порядокъ онъ напоминалъ своего деда Владиміра Мономаха. Несмотря на свою боевую удаль Андрей не любилъ войны и послъ удачнаго боя первый подступаль къ отцу съ просьбой мириться съ побитымъ врагомъ. Южнорусскій літописець съ удивленіемъ отмізчаетъ въ немъ эту черту характера, говоря: "не величавъ быль Андрей на ратный чинь, т.-е. не любиль величаться боевой доблестью, но ждаль похвалы лишь отъ Бога". Точно такъ же Андрей совсѣмъ не раздѣлялъ страсти своего отца къ Кіеву, быль вполнѣ равнодушенъ къ матери городовъ русскихъ и ко всей южной Руси. Когда въ 1151 году Юрій быль побъждень Изяславомъ, онъ плакалъ горькими слезами, жалья, что ему приходится разстаться съ Кіевомъ. Дьло было къ осени. Андрей сказаль отцу: "намъ теперь, батюшка, здѣсь дѣлать больше нечего, уйдемъ-ка отсюда затепло (пока тепло)". По смерти Изяслава въ 1154 году Юрій

прочно усълся на кіевскомъ столь и просидьль до самой смерти въ 1157 году. Самаго надежнаго изъ своихъ сыновей Андрея онъ посадиль у себя подъ рукою въ Вышгородъ близъ Кіева; но Андрею не жилось на Югъ. Не спросившись у отца, онъ тихонько ушель на свой родной суздальскій Сіверъ, захвативь съ собой изъ Вышгорода принесенную изъ Греціи чудотворную икону Божіей Матери, которая стала потомъ главной святыней Суздальской земли подъ именемъ Владимірской. Одинъ позднійшій літописный сводъ такъ объясняетъ этотъ поступокъ Андрея: "смущался князь Андрей, видя нестроеніе своей братіи, племянниковъ и всёхъ сродниковъ своихъ: вёчно они въ мятежё и волненіи, все добиваясь великаго княженія кіевскаго, ни у кого изъ нихъ ни съ къмъ мира нътъ, и оттого всъ княженія запустъли, а со стороны степи все половцы выплънили; скорбъль объ этомъ много кн. Андрей въ тайнъ своего сердца и, не сказавшись отцу, ръшился уйти къ себъ въ Ростовъ и Суздаль — тамъ де поспокойнъе". По смерти Юрія на кіевскомъ столъ смѣнилось нъсколько князей и наконецъ, усълся сынъ Юрьева соперника, Андреевъ двоюродный племянникъ Мстиславъ Изяславичъ волынскій. Андрей, считая себя старшимъ, выждалъ удобную минуту и послалъ на югь съ сыномъ суздальское ополченіе, къ которому тамъ присоединились полки многихъ другихъ князей, недовольныхъ Мстиславомъ. Союзники взяли Кіевъ "копьемъ" и "на щить", приступомъ, и разграбили его (въ 1169 г.). Побъдители, по разсказу лътописца, не щадили ничего въ Кіевъ, ни храмовъ, ни женъ, ни дътей: "были тогда въ Кіевъ на всъхъ людяхъ стонъ и туга, скорбь неутъшная и слезы непрестанныя". Но Андрей, взявъ Кіевъ своими полками, не повхаль туда свсть на столь отца и двда: Кіевъ быль отданъ младшему Андрееву брату Глѣбу.

Андреевичъ, посадивши дядю въ Кіевѣ, съ полками своими ушель домой къ отцу на съверъ съ честію и славою великою, замъчаеть съверный льтописець, и съ проклятіемъ, добавляеть льтописець южный.

Новыя чер-

Никогда еще не бывало такой бъды съ матерью городовъ вняжескихъ русскихъ. Разграбленіе Кіева своими было рѣзкимъ проявленіемь его упадка, какъ земскаго и культурнаго средоточія. -Видно было, что политическая жизнь текла параллельно съ народной и даже вслъдъ за нею, по ея руслу. Съверный князь только что начиналь ломать южныя княжескія понятія и отношенія, унаслідованныя оть отцовь и дідовь, а глубокій переломъ въ жизни самой земли уже чувствовался больно, разрывъ народности обозначился кровавой полосой, отчужденіе между съверными переселенцами и покинутой ими южной родиной было уже готовымъ фактомъ: за 12 лътъ до кіевскаго погрома 1169 г., тотчасъ по смерти Юрія Долгорукаго, въ Кіевской землѣ избивали приведенныхъ имъ туда суздальцевъ по городамъ и по селамъ. По смерти брата Глъба Андрей отдалъ Кіевскую землю своимъ смоленскимъ племянникамъ Ростиславичамъ. Старшій изъ нихъ Романъ сѣль въ Кіевѣ, младшіе его братья Давидъ и Мстиславъ помъстились въ ближайшихъ городахъ. Самъ Андрей носилъ званіе великаго князя, живя на своемъ суздальскомъ Стверт. Но Ростиславичи разъ показали неповиновение Андрею, и тоть послаль къ нимъ посла съ грознымъ приказаніемъ: "не ходишь ты, Романъ, въ моей волѣ со своей братіей, такъ пошелъ вонъ изъ Кіева, ты, Мстиславъ, вонъ изъ Бългорода, а ты, Давидъ, изъ Вышгорода; ступайте всъ въ Смоленскъ и дълитесь тамъ, какъ знаете". Въ первый разъ великій князь, названый отець для младшей братіи, обращался такъ не по-отечески и не по-братски со своими родичами. Эту перемѣну въ обращеніи съ особенной горечью

почувствоваль младшій и лучшій изъ Ростиславичей Мстиславь Храбрый: онъ въ отвёть на повторенное требованіе Андрея остригь бороду и голову Андрееву послу и отпустиль его назадь, велёвь сказать Андрею: "мы до сихъ порь признавали тебя отцомъ своимъ по любви; но если ты посылаешь къ намъ съ такими рёчами, не какъ къ князьямъ, а какъ къ подручникамъ и простымъ людямъ, то дёлай, что задумалъ, а насъ Богь разсудить". Такъ въ первый разъ произнесено было въ княжеской средё новое политическое слово подручникъ, т.-е. впервые сдёлана была попытка замёнить неопредёленныя, полюбовныя родственныя отношенія князей по старшинству обязательнымъ подчиненіемъ младшихъ старшему, политическимъ ихъ подданствомъ на ряду съ простыми людьми.

Таковъ рядъ необычныхъ явленій, обнаружившихся въ от-обособленіе ношеніяхъ Андрея Боголюбскаго къ южной Руси и другимъ скаго великнязьямъ. До сихъ поръ званіе старшаго великаго князя. нераздъльно было съ обладаніемъ старшимъ кіевскимъ столомъ. Князь, признанный старшимъ среди родичей, обыкновенно садился въ Кіевѣ; князь, сидѣвшій въ Кіевѣ, обыкновенно признавался старшимъ среди родичей: таковъ быль порядокъ, считавшійся правильнымъ. Андрей впервые отдълилъ старшинство отъ мъста: заставивъ признать себя великимъ княземъ всей Русской земли, онъ не покинулъ своей Суздальской волости и не повхаль въ Кіевъ състь на столь отца и дъда. Извъстное словцо Изяслава о головъ, идущей къ мъсту, получило неожиданное примъненіе: наперекоръ обычному стремленію младшихъ головъ къ старшимъ мъстамъ теперь старшая голова добровольно остается на младшемъ мъстъ. Такимъ образомъ княжеское старшинство оторвавшись отъ мѣста, получило личное значеніе, и какъ будто мелькнула мысль придать ему авторитеть верховной

власти. Вмъстъ съ этимъ измънилось и положение Суздальской области среди другихъ областей Русской земли, и ея князь сталь въ небывалое къ ней отношение. До сихъ поръ князь, который достигаль старшинства и садился на кіевскомъ столъ, обыкновенно покидалъ свою прежнюю волость, передавая ее по очереди другому владъльцу. Каждая княжеская волость была временнымъ, очереднымъ владъніемъ извъстнаго князя, оставаясь родовымъ, не личнымъ достояніемъ. Андрей, ставъ великимъ княземъ, не покинулъ своей Суздальской области, которая вследствіе того утратила родовое значеніе, получивъ характеръ личнаго неотъемлемаго достоянія одного князя, и такимъ образомъ вышла изъ круга русскихъ областей, владъемыхъ по очереди старшинства. Таковъ рядъ новыхъ явленій, обнаружившихся въ дѣятельности Андрея по отношенію къ южной Руси и къ другимъ князьямъ: эта дъятельность была попыткой произвести перевороть въ политическомъ стров Русской земли. Такъ взглянули на ходъ дъль и древніе льтописцы, отражая въ своемъ взглядь вцечатлѣніе современниковъ Андрея Боголюбскаго: по ихъ взгляду, со времени этого князя великое княженіе, дотол'в единое кіевское, разд'влилось на дв'є части: кн. Андрей со своей съверной Русью отдълился отъ Руси южной, образовалъ другое великое княженіе, Суздальское, и сдёлаль городъ Владиміръ великокняжескимъ столомъ для всѣхъ князей.

Отношенія

Разсматривая событія, происшедшія въ Суздальской землъ родичамъ, при Андрев и слъдовавшія за его смертію, мы встрвчаемъ признаки другого переворота, совершавшагося во внутреннемъ строъ самой Суздальской земли. Князь Андрей и дома, въ управленіи своей собственной волостью, дёйствоваль не постарому. По обычаю, заводившемуся съ распаденіемъ княжескаго рода на линіи и съ прекращеніемъ общей очереди владьнія, старшій князь извыстной линіи дылиль управленіе

принадлежавшею этой линіи областью съ ближайшими младшими родичами, которыхъ сажалъ вокругъ себя по младшимъ городамъ этой области. Но въ Ростовской землъ среди переселенческаго броженія всё обычаи и отношенія колебались и путались. Юрій Долгорукій предназначаль Ростовскую землю младшимъ своимъ сыновьямъ, и старшіе города Ростовъ съ Суздалемъ заранте, не по обычаю, на томъ ему крестъ цъловали, что примутъ къ себъ меньшихъ его сыновей, но по смерти Юрія позвали къ себъ старшаго сына Андрея. Тотъ съ своей стороны благоговъйно чтилъ память своего отца и однако вопреки его волъ пошелъ на зовъ нарушителей крестнаго цълованія. Но онъ не хотьль дълиться доставшейся ему областью съ ближайшими родичами и погналь изъ Ростовской земли своихъ младшихъ братьевъ, какъ соперниковъ, у которыхъ перехватилъ наслъдство, а вмъстъ съ ними кстати прогналъ и своихъ племянниковъ. Коренныя области старшихъ городовъ въ Русской землѣ управлялись, какъ мы знаемъ, двумя аристократіями, служилой и промышленной, которыя имѣли значеніе правительственныхъ орудій или совътниковъ, сотрудниковъ князя. Служилая аристократія состояла изъ княжескихъ дружинниковъ, бояръ, промышленная изъ верхняго слоя неслужилаго населенія старшихъ городовъ, который носиль название лучших или лъпших мужей и руководиль областными обществами посредствомъ демократически-составленнаго городского въча. Вторая аристократія, впрочемъ, выступаеть въ XII в. больше оппозиціонной соперницей, чемь сотрудницей князя. Обе эти аристократіи встрѣчаемъ и въ Ростовской землѣ уже при Андреевомъ отцъ Юріи; но Андрей не поладиль съ обочми этими руководящими классами суздальскаго общества. По заведенному порядку онъ долженъ быль сидъть и править въ старшемъ городъ своей волости при содъйствіц

и по соглашенію съ его вѣчемъ. Въ Ростовской землѣ было два такихъ старшихъ въчевыхъ города, Ростовъ и Суздаль. Андрей не любиль ни того, ни другого города и сталь жить въ знакомомъ ему смолоду маленькомъ пригородъ Владиміръ на Клязьмѣ, гдѣ не были въ обычаѣ вѣчевыя сходки, сосредоточиль на немъ всѣ свои заботы, укрѣпляль и украшаль, "сильно устроилъ" его, по выраженію літописи, выстроилъ въ немъ великолъпный соборный храмъ Успенія, "чудную Богородицузлатоверхую", въкоторомъ поставиль привезенную имъ съ Юга чудотворную икону Божіей Матери. Расширяя этотъ городъ, Андрей наполнилъ его, по замъчанію одного лътописнаго свода, купцами хитрыми, ремесленниками и рукодъльниками всякими. Благодаря этому, пригородъ Владиміръ при Андреъ превзошелъ богатствомъ и населенностью старшіе города своей области. Такое необычное перенесение княжескаго стола изъ старшихъ городовъ въ пригородъ сердило ростовцевъ и суздальцевъ, которые роптали на Андрея, говоря: "здъсь старшіе города Ростовъ да Суздаль, а Владимиръ нашъ пригородъ". Точно также не любилъ Андрей и старшей отцовой дружины. Онъ даже не дълиль съ боярами своихъ развлеченій, не браль ихъ съ собой на охоту, вельть имъ, по выраженію льтописи, "особно утьху творити, гдф имъ годно", а самъ фздилъ на охоту лишь съ немногими отроками, людьми младшей дружины. Наконецъ, желая властвовать безъ раздёла, Андрей погналь изъ Ростовской земли вслъдъ за своими братьями и племянниками и "переднихъ мужей" отца своего, т.-е. большихъ отцовыхъ бояръ. Такъ поступаль Андрей, по замъчанію льтописца, желая быть "самовластцемъ" всей Суздальской земли. За эти необычныя политическія стремленія Андрей и заплатиль жизнью. Онъ паль жертвой заговора, вызваннаго его строгостью. Андрей казниль брата своей первой жены, одного изъ знатныхъ слугъ своего двора, Кучковича. Братъ казненнаго съ другими придворными составилъ заговоръ, отъ котораго и погибъ Андрей въ 1174 году.

Оть всей фигуры Андрея въеть чъмъ-то новымъ; но едва лидичность кн. эта новизна была добрая. Князь Андрей быль суровый и своенравный хозяинъ, который во всемъ поступалъ по-своему, а не по старинъ и обычаю. Современники замътили въ немъ эту двойственность, смѣсь силы со слабостью, власти съ капризомь: "такой умникь во всёхъ дёлахъ, говорить о немъ лётописець, такой доблестный, кн. Андрей погубиль свой смысль невоздержаніемъ", т.-е. недостаткомъ самообладанія. Проявивъ въ молодости на Югѣ столько боевой доблести и политической разсудительности, онъ потомъ, живя сиднемъ въ своемъ Боголюбовъ, надълаль немало дурныхъ дълъ: собираль и посылаль большія рати грабить то Кіевь, то Новгородъ, раскидывалъ паутину властолюбивыхъ козней по всей Русской земль изъ своего темнаго угла на Клязьмь. Повести дъла такъ, чтобы 400 новгородцевъ на Бълоозеръ обратили въ бъгство семитысячную суздальскую рать, потомъ организовать такой походъ на Новгородъ, послѣ котораго новгородцы продавали плънныхъ суздальцевъ втрое дешевле овецъ, — все это можно было сдълать и безъ Андресва ума. Прогнавъ изъ Ростовской земли большихъ отцовыхъ бояръ, окружиль себя такой дворней, которая въ благодарность за его барскія милости отвратительно его убила и разграбила его дворецъ. Онъ былъ очень набоженъ и нищелюбивъ, настроилъ много церквей въ своей области, передъ заутреней самъ зажигаль свъчи въ храмъ, какъ заботливый церковный староста, вельлъ развозить по улицамъ пищу и питье для больныхъ и нищихъ, отечески-нъжно любилъ свой городъ Владиміръ, хотѣлъ сдѣлать изъ него другой Кіевъ, даже съ особымъ, вторымъ русскимъ митрополитомъ, построилъ

въ немъ извъстныя Золотыя Ворота и хотълъ неожиданно открыть ихъ къ городскому празднику Успенія Божіей Матери, сказавъ боярамъ: "вотъ сойдутся люди на праздникъ и увидять ворота". Но известка не успъла высохнуть и укръпиться къ празднику, и когда народъ собрался на праздникъ, ворота упали и накрыли 12 зрителей. Взмолился князь Андрей къ иконъ Пресвятой Богородицъ: "если Ты не спасещь этихъ людей, я грѣшный буду повиненъ въ ихъ смерти". Подняли ворота — и всѣ придавленные ими люди оказались живы и здоровы. И городъ Владиміръ быль благодаренъ своему попечителю: гробъ убитаго князя разрыдавшіеся владимірцы встрътили причитаніемъ, въ которомъ слышится зародышъ исторической пѣсни о только что угасшемъ богатырѣ. Со времени своего побѣга изъ Вышгорода въ 1155 году Андрей, въ продолжение почти 20-лътняго безвы взднаго сидвнья въ своей волости, устроиль въ ней такую администрацію, что тотчасъ по смерти его тамъ наступила полная анархія: всюду происходили грабежи и убійства, избивали посадниковъ, тіуновъ и другихъ княжескихъ чиновниковъ, и лътописецъ съ прискорбіемъ упрекаетъ убійцъ и грабителей, что они дълали свои дъла напрасно, потому что гдъ законъ, тамъ и "обидъ", несправедливостей много. Никогда еще на Руси ни одна княжеская смерть не сопровождалась такими постыдными явленіями. Ихъ источника надобно искать въ дурномъ окруженіи, какое создаль себъ князь Андрей своимъ произволомъ, неразборчивостью къ людямъ, пренебреженіемъ къ обычаямъ и преданіямъ. Въ заговоръ противъ него участвовала даже его вторая жена, родомъ изъ камской Болгаріи, мстившая ему за зло, какое причинилъ Андрей ся родинь. Льтопись глухо намекаеть, какъ плохо слажено было общество, въ которомъ вращался Андрей: "ненавидъли кн. Андрея свои домашніе, говорить она, и была

брань лютая въ Ростовской и Суздальской землъ". Современники готовы были видъть въ Андреъ проводника новыхъ государственныхъ стремленій. Но его образъ дёйствій возбуждаетъ вопросъ, руководился ли онъ достаточно обдуманными началами отвътственнаго самодержавія, или только инстинктами самодурства. Въ лицъ князя Андрея великороссъ впервые выступалъ на историческую сцену, и это выступленіе нельзя признать удачнымъ. Въ трудныя минуты этотъ князь способенъ былъ развить громадныя силы и размѣнялся на пустяки и ошибки въ спокойные, досужіе годы. Не все въ образъ дъйствій Андрея было случайнымъ явленіемъ, дізломъ его личнаго характера, исключительнаго темперамента. Можно думать, что его политическія понятія и правительственныя привычки въ значительной мфрф были воспитаны общественной средой, въ которой онъ выросъ и дъйствовалъ. Этой средой быль пригородъ Владиміръ, гдъ Андрей провель большую половину своей жизни. Суздальскіе пригороды, составляли тогда особый міръ, созданный русской колонизаціей, съ отношеніями и понятіями, какихъ не знали въ старыхъ областяхъ Руси. Событія, следовавшія за смертью Андрея, ярко освъщають этоть міръ.

По смерти Андрея въ Суздальской землъ разыгралась усобида усобица, по происхожденію своему очень похожая на княжескія усобицы въ старой Кіевской Руси. Случилось то, что часто бывало тамъ: младшіе дяди заспорили со старшими племянниками. Младшіе братья Андрея Михаилъ и Всеволодъ поссорились со своими племянниками, дътьми ихъ старшаго брата, давно умершаго, съ Мстиславомъ и Яронолкомъ Ростиславичами. Такимъ образомъ мъстному населенію открылась возможность выбора между князьями. Старшіе города Ростовъ и Суздаль съ боярами Ростовской земли позвали Андреевыхъ племянниковъ: но городъ Владиміръ

недавно ставшій великокняжескимъ стольнымъ городомъ, позваль къ себъ братьевъ Андрея, Михаила и Всеволода: изъ этого и вышла усобица. Въ борьбъ съ начала одержали верхъ племянники и сѣли — старшій въ старшемъ городѣ области Ростовъ, младшій во Владиміръ; но потомъ Владиміръ поднялся на племянниковъ и на старшіе города и опять призваль къ себъ дядей, которые на этоть разъ восторжествовали надъ соперниками и раздълили между собой Суздальскую землю, бросивъ старшіе города и разсѣвшись по младшимъ, во Владимір'в и Переяславл'в. По смерти старшаго дяди Михаила усобица возобновилась между младшимъ Всеволодомъ, которому присягнули владимірцы и переяславцы, и старшимъ племянникомъ Мстиславомъ, за котораго опять стали ростовцы съ боярами. Мстиславъ проигралъ дѣло, разбитый въ двухъ битвахъ, подъ Юрьевомъ и на рѣкѣ Колокшѣ. Послѣ того Всеволодъ остался одинъ хозяиномъ въ Суздальской землъ. Таковъ быль ходъ суздальской усобицы, длившейся два года (1174—1176). Но по ходу своему эта сѣверная усобица не во всемъ была похожа на южныя: она осложнилась явленіями, какихъ не зам'ьтно въ княжескихъ распряхъ на Югъ. Въ областяхъ южной Руси мъстное неслужилое населеніе обыкновенно довольно равнодушно относилось къ княжескимъ распрямъ. Боролись собственно князья и ихъ дружины, а не земли, не цълыя областныя общества, боролись Мономаховичи съ Ольговичами, а не Кіевская или Волынская земля съ Черниговской, хотя областныя общества волей иль неволей вовлекались въ борьбу князей и дружинъ. Напротивъ, въ Суздальской землъ мъстное населеніе приняло д'ятельное участіе въ ссоръ своихъ князей. За дядей стояль прежній пригородь Владимірь, недавно ставшій стольнымъ городомъ великаго князя. Племянниковъ дружно поддерживали старшіе города земли Ростовъ и Суздаль, которые дъйствовали даже энергичнъе самихъ князей, обнаруживали чрезвычайное ожесточеніе противъ Владиміра. Въ другихъ областяхъ старшіе города присвояли себѣ право выбирать на въчъ посадниковъ для своихъ пригородовъ.. Ростовцы во время усобицы также говорили про Владиміръ: "это нашъ пригородъ; сожжемъ его, либо пошлемъ туда своего посадника; тамъ живутъ наши холопы каменьщики". Ростовцы, очевидно, намекали на ремесленниковъ, которыми Андрей населиль Владиміръ. Но и этотъ пригородъ Владиміръ не дъйствоваль въ борьбъ одиноко: къ нему примыкали другіе пригороды Суздальской земли. "А съ переяславцы, замъчаетъ льтописецъ, имяхуть володимірцы едино сердце". И третій новый городокъ Москва тянуль въ ту же сторону и только изъ страха передъ князьями племянниками не ръшился принять открытое участіе въ борьбъ. Земская вражда не ограничивалась даже старшими городами и пригородами: она шла глубже, захватывала все общество съ верху до низу. На сторонъ племянниковъ и старшихъ городовъ стала и вся старшая дружина Суздальской земли; даже дружина города Владиміра въ числі 1500 человіть по приказу ростовцевъ примкнула къ старшимъ городамъ и дъйствовала противъ князей, которыхъ поддерживали горожане Владиміра. Но если старшая дружина даже въ пригородахъ стояла на сторонъ старшихъ городовъ, то низшее населеніе самихъ старшихъ городовъ стало на сторонъ пригородовъ. Когда дяди въ первый разъ восторжествовали надъ племянниками, суздальцы явились къ Михаилу и сказали: "мы, князь, не воевали противъ тебя съ Мстиславомъ, а были съ нимъ одни наши бояре; такъ ты не сердись на насъ и ступай къ намъ". Это говорили, очевидно, депутаты отъ простонародья города Суздаля. Значить, все общество Суздальской земли раздѣлилось въ борьбѣ горизонтально, а не верти-

кально: на одной сторонъ стали объ мъстныя аристократіи, старшая дружина и верхній слой неслужилаго населенія старшихъ городовъ, на другой — ихъ низшее населеніе вмѣстѣ съ пригородами. На такое соціальное раздѣленіе прямо указалъ одинъ изъ участниковъ борьбы дядя Всеволодъ. Наканунъ битвы цодъ Юрьевомъ онъ хотълъ уладить дёло безъ кровопролитія и послалъ сказать племяннику Мстиславу: "если тебя, брать, привела старшая дружина, то ступай въ Ростовъ, тамъ мы и помиримся; тебя ростовцы привели и бояре, а меня съ братомъ Богъ привель да владимірцы съ переяславцами".

Классовая

Такъ въ описанной усобицѣ вскрылись различные элеея основь. менты мъстнаго общества съ ихъ взаимными враждебными отношеніями. Мы видимъ, что борются князья дяди съ князьями племянниками, старшіе вічевые города съ пригородами, городами младшими, высшіе классы м'єстнаго общества, служилый и торговый, съ низшимъ населеніемъ "холопейкаменщиковъ", какъ зовутъ его ростовцы. Но въ глубинъ этой тройной борьбы таилась одна земская вражда, вытекавшая изъ состава мъстнаго общества. Чтобы понять происхождение этой вражды, надобно припомнить, что городская знать Ростова и Суздаля принадлежала къ старинному русскому населенію края, которое принесено было сюда ранней струей колонизаціи, давно, еще до княженія Юрія, здісь усёлось и привыкло руководить мёстнымъ обществомъ. Вмѣсть съ ЮріемъДолгорукимъ, т.-е. въ началѣ XII в., водворились въ Суздальской землё и бояре, старшая дружина. Это быль другой старый и руководящій классь м'єстнаго общества; вмѣстѣ съ богатымъ купечествомъ Ростова и Суздаля онъ и вступиль въ борьбу съ пригородами. Последніе, напротивъ, населены были преимущественно недавними колонистами, которые приходили изъ южной Руси. Эти пересе-

ленцы выходили, большею частію, изъ низшихъ классовъ южнорусскаго населенія, городского и сельскаго. Являясь въ Суздальскую землю, пришельцы встрътились здъсь съ туземнымъфинскимъ населеніемъ, которое также составляло низшій классь мъстнаго общества. Такимъ образомъ колонизація давала решительный перевёсь низшимь классамь, городскому и сельскому простонародью, въ составъ суздальскаго общества: не даромъ въ старинной богатырской былинъ, сохранившей отзвуки дружинныхъ, аристократическихъ понятій и отношеній Кіевской Руси, обыватели Ростовско-Зал'єской земли зовутся "мужиками залъщанами", а главнымъ богатыремъ окско-волжской страны является Илья Муромецъ — "крестьянскій сынь". Этоть перевісь нарушиль на верхневолжскомъ Съверъ то равновъсіе соціальныхъ стихій, на которомъ держался общественный порядокъ въ старыхъ областяхъ южной Руси. Этотъ порядокъ, какъ мы знаемъ, носилъ аристократическій отпечатокъ: высщіе классы тамъ политически преобладали и давили низшее населеніе. Внѣшняя торговля поддерживала общественное значение торгово-промышленной знати; постоянная внёшняя и внутренняя борьба укръпляла политическое положение знати военно-служилой, княжеской дружины. На Съверъ изсякали источники, питавшіе силу того и другого класса. Притомъ переселенческая передвижка разрывала преданіе, освобождала переселенцевъ отъ привычекъ и связей, сдерживавшихъ общественныя отношенія на старыхъ насиженныхъ мѣстахъ. Самая нелюбовь южанъ къ северянамъ, такъ резко проявившаяся уже въ XII в., первоначально имъла, повидимому, не племенную или областную, а соціальную основу: она развилась изъ досады южнорусскихъ горожанъ и дружинниковъ на смердовъ и холоповъ, вырывавшихся изъ рукъ и уходившихъ на Сѣверъ; ть платили, разумъется, соотвътственными чувствами боярамъ

и "лѣпшимъ" людямъ, какъ южнымъ, такъ и своимъ залѣсскимъ. Такимъ образомъ политическое преобладаніе верхнихъ классовъ въ Ростовской землъ теряло свои матеріальныя и нравственныя опоры и при усиленномъ притокъ смердьей, мужицкой колонизаціи, измѣнившей прежнія отношенія и условія м'єстной жизни, должно было вызвать антагонизмъ и столкновеніе между низомъ и верхомъ здішняго общества. Этоть антогонизмъ и быль скрытой пружиной описанной усобицы между братьями и племянниками Андрея. Низшіе классы мъстнаго общества, только что начавшіе складываться путемъ сліянія русскихъ колонистовъ съ финскими туземцами, вызванные къ дѣйствію княжеской распрей, возстали противъ высшихъ, противъ давнишнихъ и привычныхъ руководителей этого общества, и доставили торжество надъ ними князьямъ, за которыхъ стояли. Значить, это была не простая княжеская усобица, а соціальная борьба. Такимъ образомъ и этотъ внутренній перевороть въ Суздальской земль, уронившій объ мьстныя аристократіи, подобно перемѣнѣ въ ея внѣшнемъ положеніи, выдѣленію изъ очередного порядка, тёсно связайъ съ той же колонизаціей.

**Льтописецъ** объ усобицъ.

Какъ на борьбу разновременныхъ слоевъ мѣстнаго общества, смотрѣли на ходъ и значеніе описанныхъ событій и современные наблюдатели, люди Суздальской земли. Описанная княжеская усобица разсказана современнымъ лѣтописцемъ, жителемъ города Владиміра, слѣдовательно сторонникомъ дядей и пригородовъ. Онъ приписываетъ успѣхъ города Владиміра въ борьбѣ чудодѣйственной помощи Божіей Матери, чудотворная икона которой стояла во владимірскомъ соборѣ. Разсказавъ о первомъ торжествѣ дядей надъ племянниками и о возвращеніи Михаила во Владиміръ, этотъ лѣтописецъ, превращаясь въ публициста, сопровождаетъ свой разсказъ такими любопытными размышленіями: "И была радость

большая въ городъ Владиміръ, когда онъ опять увидълъ у себя великаго князя всей Ростовской земли. Подивимся чуду новому, великому и преславному Божіей Матери, какъ заступила Она Свой городъ отъ великихъ бѣдъ и какъ гражданъ Своихъ укрѣпляеть: не вложилъ имъ Богь страха, не побоялись они двоихъкнязей съ ихъ боярами, не посмотръли на ихъ угрозы, положивши всю надежду на Святую Богородицу и на свою правду. Новгородцы, смольняне, кіевляне, полочане и всѣ власти (волостные старшіе города) на вѣча, какъ на думу, сходятся, и на чемъ старшіе положать, на томъ и пригороды стануть. А здёсь старшіе города Ростовъ и Суздаль и всѣ бояре захотѣли свою правду поставить, а не хотьли исполнить правды Божіей, говорили: какъ намъ любо, такъ и сдѣлаемъ, Владиміръ нашъ пригородъ. Воспротивились они Богу и Св. Богородицѣ и правдѣ Божіей, послушались злыхъ людей смутьяновъ, не хотъвшихъ нама добра изъ зависти къ сему городу и къ живущимъ въ немъ. Не сумъли ростовцы и суздальцы правды Божіей исправить, думали, что если они старшіе, такъ и могуть дёлать все по своему; но люди новые, мизинные (маленькіе или младшіе) владимірскіе уразумѣли, гдѣ правда, стали за нее крѣпко держаться и сказали себъ: либо Михалка князя себъ добудемъ, либо головы свои положимъ за Св. Богородицу и за Михалка князя. И воть утѣщиль ихъ Богь и Св. Богородица: прославлены стали владимірцы по всей земль за ихъ правду, Богови имъ помогающу". Значить, и современный наблюдатель видёль въ описанной усобицё не столько княжескую распрю, сколько борьбу мъстныхъ общественныхъ элементовъ, возстаніе "новыхъ маленькихъ людей" на высшіе классы, на старыхъ привычныхъ руководителей мъстнаго общества, каковы были объ аристократіи, служилая и промышленная. Итакъ однимъ изъ последствій русской колони-

заціи Суздальской земли было торжество общественнаго низа надъ верхами мъстнаго общества. Можно предвидъть, что общество въ Суздальской землѣ вслѣдствіе такого исхода пережитой имъ соціальной борьбы будеть развиваться въ болъе демократическомъ направлении сравнительно съ общественнымъ строемъ областей старой Кіевской Руси, и это направленіе будеть благопріятнье для княжеской власти, такъ упавшей на Югѣ вслѣдствіе усобицъ и зависимости князей отъ старшихъ въчевыхъ городовъ. Такой поворотъ выразительно сказался уже во время описанной суздальской усобицы. По смерти старшаго дяди Михаила владимірцы тотчасъ присягнули младшему Всеволоду и не только ему, но и его дътямъ, значитъ, установили у себя наслъдственность княжеской власти въ нисходящей линіи вопреки очередному порядку и выросшему изъ него притязанію старшихъ городовъ выбирать между князьями-совмъстниками.

Ступимъ еще шагъ впередъ и опять встрѣтимъ новый преоблада- Ступимъ еще шагь впередъ и опять встрѣтимъ новый не верхне- волжской фактъ — рѣшительное преобладаніе Суздальской области Руси. надъ остальными областями Русской земли. Восторжествовавъ надъ племянникомъ въ 1176 г., Всеволодъ III княжилъ въ Суздальской землъ до 1212 г. Княжение его во многомъ было продолженіемъ внешней и внутренней деятельности Андрея Боголюбскаго. Подобно старшему брату Всеволодъ заставиль признать себя великимъ княземъ всей Русской земли и подобно ему же не поъхаль въ Кіевъ състь на столь отца и дъда. Онъ правилъ южной Русью съ береговъ далекой Клязьмы; въ Кіевъ великіе князья садились изъ его руки. Великій князь кіевскій чувствоваль себя непрочно на этомъ столѣ, если не ходилъ въ волѣ Всеволода, не былъ его подручникомъ. Являлось два великихъ князя, кіевскій и владиміро-клязьминскій, старшій и старъйшій, номинальный и дёйствительный. Такимъ подручнымъ великимъ княземъ, съвшимъ въ Кіевъ по воль Всеволода, былъ его смоленскій племянникъ Рюрикъ Ростиславовичь. Этотъ Рюрикъ разъ сказалъ своему зятю Роману волынскому: "самъ ты знаешь, что нельзя было не сдълать по волъ Всеволода, намь безъ него быть нельзя: вся братія положила на немъ старшинство во Владиміровомъ племени. Политическое давленіе Всеволода было ощутительно на самой отдаленной юго-западной окраинъ Русской земли. Галицкій князь Владиміръ, сынъ Ярослава Осмосмысла, воротивши отцовскій столь съ польской помощью, спѣшиль укрѣпиться на немъ, ставъ подъ защиту отдаленнаго дяди Всеволода суздальскаго. Онъ послалъ сказать ему: "отецъ и господинъ! удержи Галичь подо мною, а я Божій и твой со всёмъ Галичемъ и въ волѣ твоей всегда". И сосѣди Всеволода князья рязанскіе чувствовали на себѣ его тяжелую руку, ходили въ его волъ, по его указу посылали свои нолки въ походы вмъсть съ его полками. Въ 1207 г. Всеволодъ, удостовърившись въ умыслѣ нѣкоторыхъ рязанскихъ князей обмануть его, схватиль ихъ и отослаль во Владимірь, посажаль по рязанскимъ городамъ своихъ посадниковъ и потребовалъ у рязанцевъ выдачи остальныхъ князей ихъ и съ княгинями, продержаль ихъ у себя въ плену до самой своей смерти, а въ Рязани посадилъ своего сына на княженіе. Когда же буйные, непокорные рязанцы, какъ ихъ характеризуетъ суздальскій льтописець, вышли изъ повиновенія Всеволоду и измѣнили его сыну, тогда суздальскій князь велѣлъ перехватать всёхъ горожанъ съ семействами и съ епископомъ и расточилъ ихъ по разныхъ городамъ, а городъ Рязань сжегь. Рязанская земля была какъ бы покорена Всеволодомъ и присоединена къ великому княжеству Владимірскому. И другимъ сосёдямъ тяжело приходилось отъ Всеволода. Князь смоленскій просиль у него прощенія за

неугодный ему поступокъ. Всеволодъ самовластно хозяйничаль въ Новгородъ Великомъ, давалъ ему князей на всей своей воль, нарушаль его старину, казниль его "мужей" безъ объявленія вины. Одного имени его, по выраженію сввернаго льтописца, трепетали всь страны, по всей земль пронеслась слава его. И певецъ Слова о полку Игоревь, южнорусскій поэть и публицисть конца XII в., знаеть политическое могущество суздальскаго князя. Изображая бъдствія, какія постигли Русскую землю послѣ пораженія его съверскихъ героевъ въ степи, онъ обращается къ Всеволоду съ такими словами: "великій князь Всеволодъ! прилетѣть бы тебъ издалека отчаго золотого стола постеречь: въдь ты можешь Волгу разбрызгать веслами, Донъ шлемами вычерпать". Въ такихъ поэтически-преувеличенныхъ размѣрахъ представлялись черниговскому п'ввцу волжскій флотъ Всеволода и его сухопутная рать. Такимъ образомъ Суздальская область, еще въ началъ XII в. захолустный съверовосточный уголь Русской земли, въ началъ XIII в. является княжествомъ, ръшительно господствующимъ надъ остальной Русью. Политическій центръ тяжести явственно передвигается съ береговъ средняго Днипра на берега Клязьмы. Это передвижение было следствиемъ отлива русскихъ силъ изъ средняго Поднѣпровья въ область верхней Волги.

Охлажденіе къ Кіеву.

Вмѣстѣ съ этимъ вскрывается другое любонытное явленіе: въ суздальскомъ обществѣ и въ мѣстныхъ князьяхъ обнаруживается равнодушіе къ Кіеву, завѣтной мечтѣ прежнихъ князей, устанавливается отношеніе къ Кіевской Руси, проникнутое сострадательнымъ пренебреженіемъ. Это замѣтно было уже во Всеволодѣ, стало еще замѣтнѣе въ его дѣтяхъ. По смерти Всеволода въ Суздальской землѣ произошла новая усобица между его сыновьями, причиной которой было необычное распоряженіе отца: Всеволодъ, разсердившись на

старшаго сына Константина, перенесъ старшинство на второго сына Юрія. Князь торопецкій Мстиславъ Удалой, сынъ Андреева противника Мстислава Ростиславича Храбраго, сталъ за обиженнаго старшаго брата и съ полками новгородскими и смоленскими вторгнулся въ самую Суздальскую землю. Противъ него выступили младшіе Всеволодовичи Юрій, Ярославъ и Святославъ. Въ 1216 г. усобица разръшилась битвой на р. Липицъ близъ Юрьева Польскаго. Передъ битвой младшіе Всеволодовичи, пируя съ боярами, начали заранъе дълить между собою Русскую землю, какъ несомниную свою добычу. Старшій Юрій по праву старшинства бралъ себъ лучшую волость Ростово-Владимірскую, второй брать Ярославь волость Новгородскую, третій Святославъ волость Смоленскую, а Кіевская земля — ну, эта земля пускай пойдеть кому-нибудь изъ Черниговскихъ. Какъ видно, старшими и лучшими областями считались теперь сверныя земли Ростовская и Новгородская, которыя полтора въка назадъ по Ярославову раздѣлу служили только прибавками къ старшимъ южнымъ областямъ. Сообразно съ этимъ измъпилось и настроеніе м'єстнаго общества: "мизинные люди владимірскіе" стали свысока посматривать на другія области Русской земли. На томъ же пиру одинъ старый бояринъ уговариваль младшихъ братьевъ помириться со старшимъ, котораго поддерживаеть такой удалой витязь, какъ Мстиславъ. Другой бояринъ изъ владимірскихъ, помоложе и, въроятно, побольше выпившій, сталь возражать на то, говоря князьямь: "не бывало того ни при дѣдѣ, ни при отцѣ вашемъ, чтобы кто-нибудь вошелъ ратью въ сильную землю Суздальскую и вышель изъ нея цѣлъ, хотя бы туть собралась вся земля Русская — и Галицкая, и Кіевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская; никакъ имъ не устоять противъ нашей силы; а эти-то полки — да мы ихъ съдлами закидаемъ и кулаками переколотимъ". Люба была эта ръчь князьямъ. Черезъ день хвастуны потериъли страшное пораженіе, потерявъ въ бою свыше 9 тыс. человъкъ. Значитъ, одновременно съ пренебреженіемъ суздальскихъ князей къ Кіевской землъ и въ суздальскомъ обществъ стало развиваться мъстное самомнъніе, надменность, воспитанная политическими успъхами князей Андрея и Всеволода, давшихъ почувствовать этому обществу силу и значеніе своей области въ Русской землъ.

Изучепные факты.

Изучая исторію Суздальской земли съ половины XII в. до смерти Всеволода III, мы на каждомъ шагу встръчали все новые и неожиданные факты. Эти факты, развиваясь двумя параллельными рядами, создавали Суздальской области небывалое положение въ Русской земль: одни изъ нихъ измѣняли ея отношеніе къ прочимъ русскимъ областямъ, другіе перестраивали ея внутренній складъ. Перечислимъ еще разъ тѣ и другіе. Сначала князья Андрей и Всеволодъ стараются отдёлить званіе великаго князя оть великокняжескаго кіевскаго стола, а Суздальскую землю превратить въ свое постоянное владение, выводя ее изъ круга земель, владъемыхъ по очереди старшинства; при этомъ кн. Андрей дълаетъ первую цопытку замжнить родственное полюбовное соглашеніе князей обязательнымъ подчиненіемъ младшихъ родичей, какъ подручниковъ, старшему князю, какъ своему государю-самовластцу. По смерти Андрея въ Суздальской землъ падаетъ политическое преобладаніе старшихъ городовъ и руководящихъ классовъ мъстнаго общества, княжеской дружины и въчевого гражданства, а одинъ изъ пригородовъ, стольный городъ вел. кн. Андрея, во время борьбы со старшими городами установляеть у себя наслъдственное княженіе. Въ княженіе Всеволода эта область пріобрътаетъ ръшительное преобладание надъ всей Русской землей, а ея

князь дівлаеть первую попытку насильственным захватомь, помимо всякой очереди, присоединить къ своей отчин цівлую чужую область. Въ то же время въ суздальскихъ князьяхъ и обществ вміст съ сознаніемъ своей силы обнаруживается пренебреженіе къ Кіеву, отчужденіе отъ Кіевской Руси. Это значить, что порвались внутреннія связи, которыми прежде соединялась сіверо-восточная окраина Русской земли со старымъ земскимъ центромъ, съ Кіевомъ. Всі эти факты суть прямыя или косвенныя послідствія русской колонизаціи Суздальской земли.

## Лекція XIX.

Взглядъ на положеніе Русской земли въ XIII и XIV вв. — Удёльный порядокъ княжескаго владёнія въ потомствё Всеволода III. — Княжескій удёль. — Главные признаки удёльнаго порядка. — Его происхожденіе. — Мысль о раздёльномъ наслёдственномъ владёніи среди южныхъ князей. — Превращеніе русскихъ областныхъ князей въ служебныхъ подъ литовской властью. — Сила родового преданія среди Ярославичей старшихъ линій: отношенія между верхне-окскими и рязанскими князьями въ концё XV в. — Основныя черты удёльнаго порядка. — Причины его успёшнаго развитія въ потомствё Всеволода III. — Отсутствіе препятствій для этого порядка въ Суздальской области.

Распадъ Кленской Руси. Политическія слідствія русской колонизаціи верхняго Поволжья, нами только-что изученныя, закладывали въ томъ краю новый строй общественныхъ отношеній. Въ дальнівшей исторіи верхне-волжской Руси намъ предстоить слівдить за развитіемь основь, положенныхъ во времена Юрія Долгорукаго и его сыновей. Обращаясь къ изученію этого развитія, будемъ помнить, что въ XIII и XIV вікахъ, когда этоть новый строй устанавливался, уже не оставалось и слідствовь той исторической обстановки, при которой дійствоваль, на которую опирался прежній очередной порядокъ. Единой Русской земли Ярослава и Мономаха не существовало: она была разорвана Литвой и татарами. Родъ св. Владиміра, сосдинявшій эту землю въ нічто похожее на политическое

цълое, распался. Старшія линіи его угасли или захиръли и съ остатками своихъ прадѣдовскихъ владѣній вошли въ составъ Литовскаго государства, гдв на нихъ легли новыя чуждыя политическія отношенія и культурныя вліянія. Общаго дъла, общихъ интересовъ между ними не стало; прекратились даже прежніе фамильные счеты и споры о старшинствъ и очереди владънія. Кіевъ, основной узель княжескихъ и народныхъ отношеній, политическихъ, экономическихъ и церковныхъ интересовъ Русской земли, поднимаясь послъ татарскаго разгрома, увидёль себя пограничнымъ степнымъ городкомъ чуждаго государства, ежеминутно готовымъ разбъжаться оть насилія завоевателей. Чужой житейскій строй готовился водвориться въ старинныхъ опустёлыхъ или полуразоренныхъ гитадахъ русской жизни, а русскія силы, которымъ предстояло возстановить и продолжать разбитое національное діло Кіевской Руси, искали убіжища среди финскихъ лѣсовъ Оки и верхней Волги.

Руководить устроявшимся здёсь новымъ русскимъ обществомъ пришлось тремъ младшимъ отраслямъ русскаго княжескаго рода съ померкавшими родовыми преданіями, съ порывавшимися родственными связями. Это были Ярославичи рязанскіе изъ племени Ярослава черниговскаго, Всеволодовичи ростово-суздальскіе и Оедоровичи ярославскіе изъ смоленской вётви Мономахова племени. Воть все, что досталось на долю новой верхне-волжской Руси отъ нескуднаго потомства св. Владиміра, которое стяжало старую днёпровскую Русскую землю "трудомъ своимъ великимъ". Значитъ, у прежняго порядка и въ верхнемъ Поволжьё не было почвы ни генеалогической, ни географической, и если здёсь было изъ чего возникнуть новому общественному строю, ему не предстояло борьбы съ живучими остатками стараго порядка.

Рядъ политическихъ послъдствій, вышедшихъ изъ русской колонизаціи верхняго Поволжья, не ограничивается тъми фактами, которые нами изучены. Обращаясь къ явленіямъ, слѣдовавшимъ за смертью Всеволода, встрѣчаемъ еще новый факть, можеть быть, болье важный, чымь всы предыдущіе, являющійся результатомъ совокупнаго ихъ дъйствія.

Порядокъ княжескаго владѣнія въ старой Кіевской Руси

Удвльный порядокъ

владвнія въдержался на очереди старшинства. Распоряженіе Всеволода, верхневолж-перенесшаго старшинство со старшаго сына на младшаго, показываеть, что старшинство здёсь, утративъ свой настоящій генеалогическій смысль, получило условное значеніе, стало не преимуществомъ по рожденію, а простымъ званіемъ по жалованію или по присвоенію, захвату. Всматривансь во владъльческія отношенія потомковь Всеволода, мы зам'ьчаемъ, что въ Суздальской землѣ утверждается новый порядокъ княжескаго владенія, непохожій на прежній. Изучая исторію возникновенія этого порядка, забудемъ на нѣкоторое время, что прежде чемъ сошло со сцены первое ноколеніе Всеволодовичей, Русь была завоевана татарами, съверная въ 1237—8 г., южная въ 1239—40 г. Явленія, которыя мы наблюдаемъ въ Суздальской землѣ послѣ этого разгрома, послѣдовательно безъ перерыва развиваются изъ условій, начавшихъ дъйствовать еще до разгрома, въ XII в. Кіевъ, уже къ концу этого въка утратившій значеніе общеземскаго центра, окончательно падаеть послѣ татарскаго нашествія. Владиміръ на Клязьмѣ для потомковъ Всеволода заступаеть мъсто Кіева въ значеніи старшаго великокняжескаго стола и политическаго центра верхне-волжской Руси; за Кіевомъ остается, и то лишь на короткое время, только значеніе центра церковно-административнаго. Въ занятіи старшаго владимірскаго стола Всеволодовичи вообще следовали прежней очереди. старшинства. Послѣ того какъ Константинъ Всеволодовичъ

возстановиль свое старшинство, снятое съ него отцомъ, дъти Всеволода сидъли на владимірскомъ столъ по порядку старшинства: сначала Константинъ, потомъ Юрій, за нимъ Ярославъ, наконецъ Святославъ. Та же очередь наблюдалась и въ поколѣніи Всеволодовыхъ внуковъ. Такъ какъ въ борьбѣ съ татарами пали всъ сыновья старшихъ Всеволодовичей Константина и Юрія (кром'в одного младшаго Константиновича), то владимірскій столь по очереди перешель къ сыновьямъ третьяго Всеволодовича Ярослава: изъ нихъ сидѣли во Владимір' (по изгнаніи второго Ярославича Андрея татарами) старшій Александръ Невскій, потомъ третій Ярославъ тверской, за ними младшій Василій костромской († 1276 г.). Значить, до последней четверти XIII в. въ занятіи владимірскаго стола соблюдалась прежняя очередь старшинства; бывали отступленія оть этого порядка, но ихъ видимъ здёсь, въ Суздальской земле, не более, чемъ видъли въ старой Кіевской Руси. Рядомъ со старшей Владимірской областью, составлявшей общее достояніе Всеволодовичей и владъемой по очереди старшинства, образовалось въ Суздальской землѣ нѣсколько младшихъ волостей, которыми владъли младшіе Всеволодовичи. Во владъніи этими младшими областями и устанавливается другой порядокъ, который держался не на очереди старшинства. Младшія волости передаются не въ порядкъ рожденій по очереди старшинства, а въ порядкѣ поколѣній отъ отца къ сыну, иначе говоря, переходять изъ рукъ въ руки въ прямой нисходящей, а не въ ломанной линіи - отъ старшаго брата къ младшему, оть младшаго дяди къ старшему племяннику и т. д. Такой порядокъ владенія изменяеть юридическій характерь младшихъ волостей. Прежде на Югѣ княжества, за исключеніемъ выдъленныхъ сиротскихъ, составляли общее достояніе княжескаго рода, а ихъ князья были ихъ временными владъль-

цами по очереди. Теперь на Съверъ младшее княжество постоянная отдельная собственность известнаго князя, личное его достояніе, которое передается отъ отца къ сыну по личному распоряжению владёльца или по прпнятому обычаю. Вмѣстѣ съ измѣненіемъ юридическаго характера княжескаго владенія являются для него и новыя названія. Въ старой Кіевской Руси части Русской земли, достававшіяся тъмъ или другимъ князьямъ, обыкновенно назывались волостями или надълками въ смыслѣ временнаго владѣнія. Младшія волости, на которыя распалась Суздальская земля во Всеволодовомъ племени съ XIII в., называются вотичнами, позднъе удплами въ смыслъ отдъльнаго владънія, постояннаго и наслъдственнаго. Мы и будемъ называть этотъ новый порядокъ княжескаго владенія, утвердившійся на Съверъ удплиним въ отличіе отъ очередного. Признаки этого порядка появляются уже въ XIII в., при сыновьяхъ Всеволода.

Его главные признаки.

Удѣльный порядокъ владѣнія — основной и исходный фактъ, изъ котораго или подъ дѣйствіемъ котораго развиваются всѣ дальнѣйшія явленія въ исторіи Суздальской Руси, на которомъ сталъ политическій бытъ, складывающійся здѣсь къ половинѣ XV в. Двумя признаками прежде всего обозначилось утвержденіе этого порядка. Во-первыхъ, прекращается владѣльческая передвижка князей: они становятся осѣдлыми владѣльцами, постоянно живуть и умираютъ въ своихъ удѣльныхъ городахъ, которыхъ не покидаютъ даже тогда, когда по очереди старшинства занимають великокняжескій столъ. Во-вторыхъ, измѣняется порядокъ княжескаго наслѣдованія, способъ передачи волостей преемникамъ. Въ старой Кіевской Руси князь не могъ передавать своей волости по личному распоряженію даже своему сыну, если она не слѣдовала ему по очереди старшинства; сѣверныйкиязь XIII—XIV вв., постоян-

ный владътель своей волости, передаваль ее по личному распоряженію своимъ сыновьямъ и за отсутствіемъ сыновей могъ отказать ее женъ или дочери, даже отдаленному родичу не въ очередь. Въ памятникахъ XIII и XIV вв. найдемъ не мало случаевъ такихъ исключительныхъ передачъ за отсутствіемь прямыхъ наслідниковъ. Въ 1249 г. умеръ удільный князь ярославскій Василій Всеволодовичь, правнукъ Всеволода III, оставивъ послъ себя одну дочь, княжну Марью. Въ это же время князья смоленскіе, дѣля свою вотчину, обидъли младшаго брата Өедора можайскаго. Послъдній ушелъ въ Ярославль, женился на княжить-спротт и вмтстт съ ея рукою получиль Ярославское княжество, ставъ такимъ образомъ родоначальникомъ новой удёльной княжеской линіи. Ярославъ, третій сынъ Всеволода III, получилъ въ удёль волость Переяславскую, которая послё него преемственно переходила оть отца къ старшему сыну. Въ 1302 г. умеръ бездѣтный переяславскій князь Иванъ Дмитріевичь, отказавъ свой удъль сосъду, князю московскому Данилу. Великій князь московскій Семенъ Гордый, умирая въ 1353 г., отказаль весь свой удъль женъ, которая потомъ передала его своему деверю, Семенову брату Ивану. Таковы признаки, которыми обнаружилось утвержденіе новаго порядка княжескаго владънія младшими областями въ Суздальской земль.

Теперь попытаемся выяснить себф историческое происхо- его проис жденіе этого порядка. Следя за ходомъ владельческихъ отношеній между князьями въ XI-XIII вв. на днѣпровскомъ Югь и верхне-волжскомъ Съверъ, замъчаемъ одну видимую несообразность. Въ старой Кіевской Руси XI—XII вв. мысль объ общемъ нераздъльномъ княжескомъ владъніи признавалась нормой, основаніемъ владёльческихъ отношеній даже между далекими другь оть друга по родству князьями. Троюродные, четвероюродные Ярославичи все еще живо сознаютъ

себя членами одного владъльческаго рода, внуками единаго дъда, которые должны владъть своей отчиной и дъдиной, Русской землей, сообща, по очереди. Такой владёльческой солидарности, мысли о нераздельномъ владении не заметно въ потомствъ Всеволода и между близкими родственниками, братьями двоюродными и даже родными: несмотря на близкое родство свое Всеволодовичи спѣшать раздѣлить свою вотчину на отдёльныя наслёдственныя части. Внуки Всеволода какъ будто скоръе забыли своего дъда, чъмъ внуки Ярослава — своего. Что было причиной такого быстраго водворенія раздільнаго владінія въ потомстві Всеволода? Какія условія вызвали это взаимное отчужденіе съверныхъ кпязей по владънію наперекоръ родственной близости владъльцевъ? И теперь прежде веего необходимо уяснить себъ сущность поставленнаго вопроса, какъ мы поступили и при рѣшеніи вопроса о происхожденіи очередного порядка.

назыя.

Княжескій удёль — наслёдственная вотчина удёльнаго князя. Слово вотична знакомо было и князьямъ юго-западной Руси прежняго времени и на ихъ языкъ имъло различныя значенія. Вся русская земля считалась "отчиной и дѣдиной всего княжескаго рода; въ частности извъстная область признавалась отчиной утвердившейся въ ней княжеской линіи; еще частиве князь называль своей отчиной княженіе, на которомъ сидъль его стецъ, хотя бы между отцомъ и сыномъ тамъ бывали промежуточные владъльцы. При всъхъ этихъ значеніяхъ въ понятіе отчины не входило одного признака — личнаго и наслъдственнаго непрерывнаго владънія по завъщанію. Но мысль о такомъ владъніи не чужда была умамъ югозападныхъ князей. Князь волынскій Владиміръ Васильковичь, умершій въ 1289 г. бездітнымь, передъ смертью передаль свое княжество младшему двоюродному своему брату Мстиславу Даниловичу мимо старшаго Льва

по письменному завъщанію. Возникаеть вопросъ: считалась ли здёсь воля завёщателя единственнымъ источникомъ владёльческаго права? Наслѣдникъ счелъ необходимымъ созвать въ соборную церковь въ гор. Владимірѣ бояръ и гражданъ и прочесть имъ духовную больного брата. Но летопись не обмолвилась ни однимъ словомъ, чтобы объяснить юридическое значеніе этого торжественнаго обнародованія воли завъщателя; сказано только, что духовную слышали "всъ отъ мала до велика". Требовалось ли согласіе бояръ и гражданъ, хотя бы молчаливое, или это было только сообщение къ свъдънію? Городъ Брестъ не послушался своего князя Владиміра, присягнуль его племяннику Юрію; но наслідникь посмотръль на этоть поступокъ, какъ на "крамолу", государственное преступленіе. Отецъ этого Юрія пригрозиль сыну лишить его наслёдства, отдать свое княжество родному брату, тому же Мстиславу, если Юрій не покинетъ Бреста. Мысли объ очереди владънія по старшинству не замътно. Однако по всёмъ этимъ явленіямъ еще нельзя предполагать на Волыни въ XIII в. дъйствія удъльнаго порядка въ точномъ смыслѣ этого слова. Распоряженіе Владиміра скрѣпляется согласіемъ обойденнаго старшаго Даниловича Льва; Даниловичи обращаются къ Владиміру, какъ къ мѣстному великому князю; младшій двоюродный брать и племянникъ говорять ему, что чтуть его, какъ отца; старшій Левь и его сынъ просять, чтобы Владимірь даль имъ Бресть, надёлиль ихъ, какъ прежде великіе князья кіевскіе надёляли своихъ родичей. Самое завъщание является не одностороннимъ актомъ воли завъщателя, а "рядомъ", договоромъ его съ избраннымъ наследникомъ, которому онъ посылаетъ сказать: "брать! прівзжай ко мнв, хочу съ тобой рядь учинить про все". Все это — остатки прежняго кіевскаго порядка княжескихъ отношеній. Татищевъ въ своемъ лѣтописномъ сводѣ приво-

дить изъ неизвъстнаго источника цпркулярь, разосланный ко всемь местнымь князьямь дедомь этого князя Владиміра Романомъ, когда онъ въ 1202 г. занялъ Кіевъ. Романъ предлагалъ, между прочимъ, измѣнить порядокъ замѣщенія кіевскаго великокняжескаго стола, "какъ въ другихъ добропорядочныхъ государствахъ чинится", а мъстнымъ князьямъ не дълить своихъ областей между дътьми, но отдавать престоль по себѣ одному старшему сыну со всѣмъ владѣніемъ, меньшимъ же давать для прокормленія по городу или волости, но "онымъ быть подъ властью старъйшаго брата". Князья не приняли этого предложенія. Въ начал'в XIII в. наслъдственность княженій въ нисходящей линіи не была ни общимъ фактомъ, ни общепризнаннымъ правиломъ, и эта мысль была, очевидно, навъяна Роману феодальной Европой. Но понятіе о княжествъ, какъ личной собственности князя, уже тогда зарождалось въ южнорусскихъ княжескихъ умахъ, только со значеніемъ революціоннаго притязанія и большого несчастія для Русской земли. Въ Словъ о полку Игоревъ есть замъчательное мѣсто: "Борьба князей съ погаными ослабѣла, потому что брать сказаль брату: это мое, а то - мое же, и начали князья про малое такое большое слово молвить, а сами на себя крамолу ковать, а поганые со всъхъ сторонъ приходили съпобъдами на землю Русскую".

Западные кпязья.

Въ западной Россіи идея по обстоятельствамъ не развилась въ порядокъ, и трудно сказать, могла ли она тамъ получить такое развитіе даже при иныхъ обстоятельствахъ. Во всякомъ случав подчиненіе Литвъ внесло въ тамошнія княжескія отношенія условія, давшія имъ совсьмъ особое направленіе. Какъ ни успъшно шла въ Литовско-Русскомъ государствъ децентрализація, она не достигла степени удъльнато дробленія. Всликій князь держался поверхъ мъст-

ныхъ князей, а не входилъ въ ихъ ряды, не былъ только старшимъ изъ удѣльныхъ, что составляеть одну изъ существенныхъ особенностей удъльнаго порядка въ другой половинъ Руси. Великіе князья литовскіе жаловали княженія въ вотчину "вѣчно" или только до своей "господарской воли", во временное владѣніе. Первый акть уничтожаль очередное владеніе или предполагаль его отсутствіе, второй отрицаль самую основу удъльнаго порядка, и оба низводили жалуемаго владъльца въ положение служилаго князя, соединяясь съ обязательствомъ: "а ему намъ съ того върно служити". Но и князь родичъ-совладелецъ, и удельный князь по своему юридическому существу не были ничьими слугами. Значить, мѣстныхъ князей въ Литовско-Русскомъ государствъ XIV — XV вв. можно называть удъльными только въ очень условномъ смыслѣ, за недостаткомъ термина, точнъе выражающаго своеобразныя отношенія, какія тамъ складывались.

Въ этомъ государствъ былъ уголокъ, который исключительными условіями своей жизни даеть намъ возможность догадываться, какъ бы устроились князья юго-западной Руси, если бы въ тъ въка они были предоставлены самимъ себъ. Это — область верхней Оки, гдъ правили потомки св. Михаила черниговскаго; князья Бълевскіе, Одоевскіе, Воротынскіе, Мезецкіе и другіе. Съ половины XV в. они были подчинены Литвъ, но пользуясь выгодами пограничнаго положенія, служили "на объ стороны", и Литвъ, и Москвъ, со своими отчинами. Спасаемые своей незначительностью отъ сторонняго вмъшательства, они на своихъ отцовскихъ и дъдовскихъ гнъздахъ до конца XV в. досиживали свои старыя наслъдственныя преданія, продолжали спорить "о большомъ княженіи по роду, по старъйшинству", рядиться о томъ, "кому пригоже быть на большомъ княженіи и кому на удпли". Слъ-

Верхнеокскіе князья, довательно и обладаніе удёлами, младшими княженіями, опредёлялось не наслёдственнымъ правомъ, а договоромъ, устанавливавщимъ родовую очередь, естественную или условную, какъ это дёлалось и въ XII в. Очевидно, эти князья никакъ не могли приладить къ своему фактическому положенію понятій, унаслёдованныхъ ими отъ давней старины: сила вещей клонила ихъ къ раздёльному владёнію, а они, сидя на своихъ "дольницахъ", мелкихъ доляхъ своихъ маленькихъ отчинъ, все еще хлопотали и спорили о княженіи "по роду, по старёйшинству", о родовой очереди по старшинству. Они продолжали политику своихъ давнихъ предковъ, поддерживая падавшую родовую старину договорами, средствомъ, которое, поддерживая ее, вмёстё съ тёмъ выбивало изъ-подъ нея естественную ея основу.

Рязанскіе князья.

Остановлю ваше вниманіе еще на одномъ отдільномъ, даже мелкомъ примъръ, чтобы показать неподатливость княжескаго политическаго сознанія въ старшихъ линіяхъ Ярославова племени. Черниговская вътвь, князья Рязанской земли, окрайной и выдъленной изъ общаго очередного владвнія, подобно князьямъ галицкимъ раньше очередныхъ совладъльцевъ-родичей могли усвоить себъ мысль о раздъльномъ наслъдственномъ владъніи. Притомъ въ усобицахъ этихъ князей, отличавшихся необычной даже для южнорусскихъ Рюриковичей одичалостью, казалось, должны были совершенно погаснуть всякіе помыслы о совм'єстномъ братскомъ владеніи отчиной и дединой. Наконецъ, Рязанское княжество со времени Всеволода III находилось вътъсномъ общени, неръдко подъ сильнымъ давленіемъ сосъднихъ княжествъ Владимірскаго, потомъ Московскаго, гдѣ прочно установился уд'вльный порядокъ. Въ конц'в XV в. Рязанской землей владъли два родные брата Иванъ и Өедоръ Васильевичи; первый, какъ старшій, назывался великимъ, второй

удъльнымъ. Однако они уговорились на томъ, чтобы оба княженія были строго раздільными, наслідственными въ нисходящей линіи. Но братья предусмотръли тоть случай, что который-либо изъ нихъ можетъ умереть бездетнымъ. При дъйствіи очередного порядка не могло возникнуть и мысли о выморочномъ княжествъ: у князя, не оставившаго нисходящихъ, всегда былъ наготовъ очередной преемникъ изъ боковыхъ. Съ паденіемъ очереди въ удѣльномъ порядкѣ выморочныя княжества неизбъжно вызывали недоразумънія и споры. По идет удъльнаго права князь, какъ полный собственникъ, могь, умирая безпотомственнымь, отказать свое княжество любому родичу, не стъсняясь степенями родства. Но ближайшіе родичи естественно были заинтересованы въ томъ, чтобы часть ихъ общей отчины и дедины не уходила изъ ихъ среды, и расположены были противопоставлять чистому праву собственности нравственное требование родственной солидарности. Изъ встрѣчи идей столь различныхъ порядковъ и рождались во Всеволодовомъ племени, особенно въ тверской его вътви, жестокія усобицы за выморочныя княжества. Въ Москвъ этотъ случай быль регулированъ еще Димитріемъ Донскимъ примінительно къ составу семьи, послѣ него остававшейся: сыновья-наслѣдники въ случаѣ бездътности стъснены были въ правъ посмертнаго распоряженія своими владініями; уділь старшаго сына, великаго князя, безъ раздъла переходилъ къ слъдующему по старшинству брату, становившемуся великимъ княземъ; младшій удёль, ставь выморочнымь, дёлился между остальными братьями умершаго владъльца по усмотрънію ихъ матери. Этоть субституть — не отзвукъ общаго родового владънія, а полное его отрицаніе, внушенное находчивой предусмотрительностью: выходъ удёла изъ семьи Донского становился невозможнымъ, и съ ея стороны порывалась всякая связь съ дру-

гими родичами. Иначе поступили сейчасъ названные рязанскіе князья сто льть спустя посль Донского. Удъль умершаго безъ завъщанія бездътнаго брата естественно переходилъ къ другому брату или къ его дътямъ. Но тотъ и другой при взаимной холодности и недовфріи боялись, что брать, умирая бездётнымъ, откажеть свою часть ихъ общей отчины стороннему родичу, и потому договоромъ 1496 года связали другъ друга обоюдно-условнымъ обязательствомъ въ случаъ бездътности не отдавать удъла мимо брата "никакою хитростью". Но они не предусмотрѣли или предусмотрительно не ръшились оговорить того случая, когда одинъ изъ нихъ умреть, оставивь дътей, раньше бездътнаго брата. Старшій брать умерь раньше, оставивь сына, а бездетный младшій, Өедоръ, пользуясь недосмотромъ или намфренной недомолвкой договора, безъ всякой хитрости отказалъ свой удълъ всликому князю московскому, своему дядъ по матери, мимо племянника отъ родного брата. Удёльное право завіщанія здісь косвенно поддержало традицію родовой владальческой солидарности: родство по матери, во имя котораго могла быть сдълана духовная князя Өедора, могло получить перевъсъ надъ родствомъ по отцу, притомъ въ нисходящей линіи, только на основъ общей родовой связи рязанскихъ князей съ московскими, какъ членовъ одного русскаго владътельнаго рода: такъ ли поступилъ бы князь Өедоръ, если бы его мать была сестра не Ивана московскаго, а Казимира литовскаго? Я вошель въ подробности, чтобы нагляднее показать

Спла родового преданія на 103.

В вошель въ подробности, чтобы нагляднъе показать вамъ политическій переломъ, начавшійся въ объихъ половинахъ Русской земли на рубежь двухъ періодовъ нашей исторіи. Духовная рязанскаго князя напоминаетъ поступокъ Владиміра Васильковича волынскаго, завъщавшаго свое княжество младшему двоюродному брату мимо старшаго. Право передавать родовое владъніе по личной воль въ XIII в.

было на Югѣ еще только притязаніемъ или захватомъ: но Владиміръ прикрываль акть своей личной воли формами стараго обычнаго порядка, договоромъ съ наследникомъ, согласіемъ другихъ ближайшихъ родичей, а также бояръ н стольнаго города. Притязаніе, проходя подъ знаменемъ права, становилось прецедентомъ, получавшимъ силу не только подмёнять, но и отмёнять право. Такъ осторожно и туго разлагавшійся очередной порядокъ на днѣпровскомъ Югь перерождался въ новый наслъдственный. Но процессъ перерожденія не успѣль закончиться, какъ быль захвачень литовскимъ владычествомъ, отклонившимъ его въ сторону. Впрочемъ и безъ этого внъшняго давленія новый порядокъ встрѣтилъ бы въ югозападной Россіи противодѣйствіе со стороны внутреннихъ общественныхъ силъ, бояръ, городовъ и многихъ князей, которымъ онъ былъ невыгоденъ. Бояре и города привыкли вмѣшиваться въ княжескія отношенія, понимали свое значеніе въ ход' діль, успіли приноровиться къ сложившемуся строю и не меньше больщинства князей отличались консерватизмомъ политическаго мышленія.

Въ области верхней Волги умы и дѣла оказались болѣе осповным подвижными и гибкими. И здѣсь не могли вполнѣ отрѣшитьсяпаго порядка отъ кісвской старины. Городъ Владиміръ долго былъ для Всеволодовичей суздальскихъ тѣмъ же, чѣмъ былъ Кісвъ для старыхъ Ярославичей, — общимъ достояніемъ, владѣемымъ по очереди старшинства. Этого мало. Когда съ развѣтвленіемъ Всеволодова племени удѣлы, образовавшіеся при сыновьяхъ Всеволода, стали разростаться въ цѣлыя группы удѣловъ, изъ нихъ выдѣлялись старшія княженія, какъ это было и въ днѣпровской Руси: при великомъ князѣ владимірскомъ появились еще мѣстные великіе князья тверской, нижегородскій, ярославскій. Но на этомъ и прерывалось здѣсь кіевское преданіе: послѣ нѣкоторыхъ споровъ

и колебаній на містных старших столах утверждались обыкновенно старшія линіи разныхъ вътвей племени съ правомъ удёльнаго наслёдованія въ нисходящемъ порядкі. Тамъ и здёсь дёла шли въ противоположныхъ направленіяхъ: на Дивпрв старшія княженія поддерживали порядокъ совмъстнаго владънія по очереди въ младшихъ волостяхъ; на верхней Волгъ порядокъ раздъльнаго наслъдственнаго владенія по завещанію распространялся изъ младшихъ волостей, удёловъ, на старшія княженія. Въ этой разницъ заключался довольно крутой переломъ княжескаго владътельнаго права: измѣнились субъектъ права и порядокъ, способъ владенія. Прежде Русская земля считалась общей отчиной княжескаго рода, который быль коллективнымъ носителемъ верховной власти въ ней, а отдъльные князья, участники этой собирательной власти; являлись временными владътелями своихъ княженій. Но въ составъ этой власти не замѣтно мысли о правѣ собственности на землю, какъ землю — правъ, какое принадлежитъ частному землевладъльцу на его землю. Правя своими княженіями по очереди ли, или по уговору между собой и съ волостными городами, князья практиковали въ нихъ верховныя права; но ни всь они въ совокупности, ни каждый изъ нихъ въ отдъльности не примъняли къ нимъ способовъ распоряженія, вытекающихъ изъ права собственности, не продавали ихъ и не закладывали, не отдавали въ приданое за дочерьми, не завъщали и т. н. Ростовская земля была общей отчиной для Всеволодовичей; но она не осталась отчиной коллективной, совм'єстной. Она распалась на отдільныя княженія, одно отъ другого независимыя, территоріи которыхъ считались личной и наслъдственной собственностью своихъ владъльцевъ; они правили свободнымъ населеніемъ своихъ княжествъ, какъ государи, и владели ихъ территоріями, какъ

частные собственники, со встми правами распоряженія, вытекающими изъ такой собственности. Такое владение мы и называемъ удплиными въ наиболже чистомъ видъ и полномъ развитіи и въ такомъ видѣ и развитіи наблюдаемъ его только въ отчинъ Всеволодовичей, въ области верхней Волги XIII—XV вв. Итакъ въ удъльномъ порядкъ носитель власти — лицо, а не родъ, княжеское владъніе становится раздёльнымъ и, не теряя верховныхъ правъ, соединяется съ правами частной личной собственности. Въ этой сложной комбинаціи и надобно выяснить м'єстныя условія, содъйствовавшія въ вотчинъ Всеволодовичей этой раздыльности княжескаго владенія и возникновенію взгляда на личную собственность удъльнаго князя.

Прежде всего поищемъ этихъ условій въ свойствахъ страны, географическое его гдъ установился изучаемый порядокъ. Родовая нераздъльность княжескаго владёнія въ Кіевской Руси имёла опору въ ея географическихъ особенностяхъ, т.-е. въ условіяхъ ея матеріальнаго существованія. Старая Кіевская Русь представляла изъ себя цёльную страну, части которой были тёсно связаны между собой многообразными нитями географическими, экономическими, юридическими и церковно-правственными. Эта Русь собственно состояла изъ бассейна одной ръки Дивпра, которую мы уже сравнивали съ большой столбовой дорогой русскаго народно-хозяйственнаго движенія въ тѣ въка, а многочисленные притоки ея, идущіе справа и слъва, называли подъёздными путями этой магистрали. На этой географической основъ держался экономическій и политическій строй древней Кіевской Руси. Представимъ себъ теперь верхневолжскую Русь, какою она была въ XIII ст. Здёсь видимъ прежде всего частую съть ръкь и ръчекъ, идущихъ въ различныхъ направленіяхъ. По этой речной сети населеніе расплывалось въ разныя стороны. Такая разнообразность населенія

не позволяла установиться въ Суздальской землѣ устойчивому центру ни политическому, ни экономическому. Центробъжныя влеченія здъсь брали рышительный перевысь надъ условіями централизаціи. Населеніе, разсыпаясь по рѣчной канвъ, прежде всего осаживалось по сухимъ берегамъ ръкъ. Такъ, по ръкамъ выводились длинныя полосы жилыхъ мъстъ, представлявшіяся вытянутыми островами среди моря л'єсовъ и болотъ. Возникавшіе такимъ порядкомъ рѣчные районы отдълялись другь отъ друга общирными малодоступными лѣсными дебрями. Такимъ образомъ колонизація выводила въ верхне-волжской Руси мелкія ръчныя области, которыя н послужили готовыми рамками для удёльнаго дробленія и поддерживали его. Когда удъльному князю нужно было раздёлить свою вотчину между наслёдниками, географическое размъщение населения давало ему готовое основание для удъльныхъ дъленій и подраздъленій. Такимъ ходомъ разселенія условливался недостатокъ общенія, который вель къ политическому разъединенію. Политическій порядокъ въ своемъ окончательномъ видф всегда отражаетъ въ себф совокупность и общій характеръ частныхъ людскихъ интересовъ и отношеній, которыя онъ поддерживаеть п на которыхъ самъ держится. Удёльный порядокъ былъ отраженіемъ и частію произведеніемъ той разобщенности, въ какой находилось пришлое населеніе верхне-волжской Руси въ пору своего обзаведенія на новыхъ мѣстахъ, пока новоселы не освоились съ непривычными условіями края и окрестными старожилами. Значить, порядокъ раздѣльнаго княжескаго владенія тамъ складывался въ тесномъ соотношеніи съ географическимъ распредъленіемъ населенія, а это распредъленіе, въ свою очередь, направлялось свойствами края и ходомъ его колонизаціи. Общій характерь быта, складывавшагося при такихъ условіяхъ, съ вялымъ народнохозяйственнымь оборотомь, съ раздробленными и еще не слаженными интересами и отношеніями, съ опущеннымь общественнымь настроеніемь, ослабляль и въ княжеской средѣ, въ первыхъ поколѣніяхъ Всеволодова племени, чувство родственной солидарности. Таково географическое основаніе удѣльнаго порядка, — основаніе болѣе отрицательнаго свойства, не столько укрѣплявшее новый складъ жизни, сколько помогавшее разрушенію стараго.

Въ другихъ условіяхъ, вызванныхъ къ дѣйствію той же основаніе колонизаціей края, надобно искать источника самой иден удъла, какъ частной личной собственности удъльнаго князя. Колонизація ставила князей верхняго Поволжья въ иныя отношенія къ своимъ княжествамъ, какихъ не существовало въ старой Кіевской Руси. Тамъ первые князья, явившись въ Русскую землю, вошли въ готовый уже общественный строй, до нихъ сложившійся. Правя Русской землей, они защищали ее отъ внѣшнихъ враговъ, поддерживали въ ней общественный порядокъ, додълывали его, устанавливая по нуждамъ времени подробности этого порядка; но они не могли сказать, что они положили самыя основанія этого порядка, не могли назвать себя творцами общества, которымъ они правили. Старое кіевское общество было старше своихъ князей. Совстмъ иной взглядъ на себя, иное отношеніе къ управляемому обществу усвояли подъ вліяніемъ колонизаціи князья верхне-волжской Руси. Здёсь, особенно за Волгой, садясь за удёль, первый князь его обыкновенно находиль въ своемъ владении не готовое общество, которымъ предстояло ему править, а пустыню, которая только что начинала заселяться, въ которой все надо было завести и устроить, чтобы создать въ ней общество. Край оживалъ на глазахъ своего князя: глухія дебри расчищались, пришлые люди селидись на "новяхъ", заводили новые поселки и про-

мыслы, новые доходы приливали въ княжескую казну. Всъмъ Этимъ руководилъ князь, все это онъ считалъ дѣломъ рукъ своихъ, своимъ личнымъ созданіемъ. Такая колонизація воспитывала въ цёломъ рядё княжескихъ поколёній одну и ту же мысль, одинъ взглядъ на свое отношение къ удёлу, на свое правительственное въ немъ значеніе. Юрій Долгорукій началь строить Суздальскую землю; сынь его Андрей Боголюбскій продолжаль работу отца; не даромъ онъ хвалился, что населиль Суздальскую землю городами и большими селами, сдълалъ ее многолюдной. Припоминая работу отца и свои собственныя усилія, князь Андрей по праву могъ сказать: вёдь это мы съ отцомъ сработали Суздальскую Русь, устроили въ ней общество. Такой взглядъ былъ едва ли не главной причиной отчужденія Андрея Боголюбскаго оть южной Руси и его стремленія обособить оть нея свою съверную волость. Чувствуя себя полнымъ хозяиномъ въ этой волости, онъ не имълъ охоты дълиться ею съ другими, вводить ее въ кругь общаго родового владенія князей. Подобно старшему брату смотрълъ на Суздальскую землю и поступаль въ ней и Всеволодъ III, а ихъ образъ мыслей и дъйствій сталь завътомь для Всеволодовичей. Мысль: это мое, потому что мной заведено, мною пріобрътено, воть тоть политическій взглядь, какимь колонизація пріучала смотръть на свое княжество первыхъ князей верхневолжской Руси. Эта мысль легла въ основание понятия объ удъль, какъ личной собственности владъльца, этотъ взглядъ переходиль оть отцовь къ дътямъ, сталь наслъдственной, фамильной привычкой суздальскихъ Мономаховичей, и имъ руководились они въ устроеніи своихъ вотчинъ, какъ и въ распоряженіи ими. Таково политическое основаніе удёльнаго порядка: идея личнаго и наслъдственнаго княжескаго влацыія возникла изъ установленнаго колонизаціей отношенія

князей къ ихъ княжествамъ въ области верхней Волги XIII и XIV вв.

Такимъ образомъ удѣльный порядокъ держался на двухъ Формула. основаніяхъ, на географическомъ и на политическомъ: онъ создань быль совмёстнымь дёйствіемь природы страны и ея колонизаціи. 1) При содъйствіи физическихъ особенностей верхне-волжской Руси колонизація выводила здёсь мелкіе ръчные округа, уединенные другь отъ друга, которые и служили основаніемъ политическаго діленія страны, т.-е. удъльнаго ея дробленія. Мелкіе верхне-волжскіе удълы XIII и XIV вв. — это ръчные бассейны. 2) Подъ вліяніемъ колонизаціи страны первый князь удівла привыкаль видіть въ своемъ владени не готовое общество, достаточно устроенное, а пустыню, которую онъ заселяль и устрояль въ общество. Понятіе о князъ, какъ личномъ собственникъ удъла, юридическимъ слъдствіемъ значенія князя, какъ заселителя и устроителя своего удёла. Такъ объясняю я историческое происхождение удъльнаго порядка княжескаго владънія, установившагося въ верхне-волжскомъ Съверъ съ XIII в.

Къ сказанному надобно прибавить, что здёсь новому отсутствие порядку не приходилось бороться съ противодъйствіемъ, какое на Югѣ могла встрѣтить при первыхъ попыткахъ осуществленія мысль о раздільном наслідственном владъніи со стороны бояръ, многочисленныхъ старыхъ и вліятельныхъ городовъ, даже самихъ князей: даже среди нихъ являлись беззавътные, но не всегда сообразительные поборники старины, какимъ былъ воитель-бродяга, всегда готовый повалить головой за путаницу, имъ же и напутанную, запоздалый сухопутный русскій варягь-витязь Мстиславъ Мстиславичь Удалой, князь торопецкій изъ смоленскихъ. Въ Ростово-Суздальской боярства, земдъ сида безъ

не особенно сильнаго, и только двухъ старшихъ въчевыхъ городовъ, Ростова и Суздаля, была подорвана соціальной усобицей, которую подготовила колонизація страны, а князья этой страны въ XIII в. всъ — птенцы одного Большого Гитада, какъ прозвали Всеволода III, вст воспитывались въ одинаковыхъ владтльческихъ понятіяхъ и привычкахъ. Всеволодовичи имтли подъ руками населеніе, въ большинствт подвижное и разрозненное, еще не обсидтвшееся на свтжихъ лъсныхъ росчистяхъ, не усптвшее сомкнуться въ плотные мт сторонт, ничего не считавшее своимъ, все получившее отъ мт сторонт, ничего не считавшее своимъ, все получившее отъ мт строит, ничего не считавшее своимъ, все получившее отъ мт строит, ничего не считавшее своимъ, все получившее отъ мт строит, ничего не считавшее своимъ, все получившее отъ мт строит, ничего не считавшее своимъ, все получившее отъ мт строит, ничего не считавшее своимъ, все получившее отъ мт строит, ничего не считавшее своимъ, все получившее отъ мт строит, на такой податливой общественной почвт можно было заводить какое угодно политическое хозяйничанье.

•

.

## Лекція ХХ.

Замѣчаніе о значеніи удѣльныхъ вѣковъ въ русской исторіи. — Слѣдствія удельнаго порядка княжескаго владенія. Вопросы, предстоящіе при ихъ изученіи. — Ходъ удёльнаго дробленія. — Обёднёніе удельных князей. -- Ихъ взаимное отчуждение. -- Значение удельнаго князя. — Юридическое его отношеніе къ частнымъ вотчинникамъ въ его удёлё. - Сопоставленіе удёльныхъ отношеній съ феодальными. — Составь общества въ удёльномъ княжестве. — Упадокъ земскаго сознанія и гражданскаго чувства среди удёльныхъ князей. --Выводы.

Намъ предстоитъ изучить слюдствія удёльнаго порядка княжескаго владенія. Но предварительно взглянемъ еще разъ на причину, дъйствіе которой будемъ разсматривать.

Бросивъ въ изучаемомъ періодѣ бѣглый взглядъ на удъльные судьбу югозападной Руси, мы надолго выпустили ее изъ вида, чтобы сосредоточить все свое внимание на съверовосточной половинъ Русской земли, на верхне-волжской отчинъ суздальскихъ Всеволодовичей. Такое ограничение поля наблюденія—неизбъжная уступка условіямъ нашихъ занятій. слѣдить только за господствующими движеніями нашей исторіи, плыть, такъ сказать, ея фарватеромъ, . не уклоняясь къ береговымъ теченіямъ. Въ области верхней Волги сосредоточивались съ XIII в. наиболъе кръпкія народныя силы и тамъ надобно искать завязки основъ и формъ народной жизни, которыя потомъ получили господствующее

значеніе. Мы уже видѣли, въ какомъ направленіи стала измѣняться здѣсь общественная жизнь подъ вліяніемъ отлива народныхъ силь въ эту сторону. Старый устоявшійся быть разстроился. Въ новой обстановкѣ, подъ гнетомъ новыхъ внѣшнихъ несчастій все здѣсь локализовалось, обособлялось; широкія общественныя связи порывались, крупные интересы дробились, всв отношенія суживались. Общество расплывалось или распадалось на мелкіе м'єстные міры; каждый уходиль въ свой тесный земляческій уголокъ, ограничивая свои помыслы и отношенія узкими интересами и ближайшими сосъдскими или случайными связями.-Государство, опирающееся на устойчивые общіе интересы, на широкія общественныя связи, при такой раздробленной и разлаженной жизни становится невозможно или усвояеть несвойственные ему формы и пріемы дійствія: оно также распадается на мелкія тёла, въ стров которыхъ съ наивнымъ безразличіемъ элементы государственнаго порядка сливаются съ нормами гражданскаго права. Изъ такого состоянія общества на Западъ вышелъ феодализмъ; такое же состояние на верхней Волгъ послужило основой удъльнаго порядка.

При изученіи исторіи неохотно останавливають вниманіе на такихь эпохахь, дающихь слишкомь мало пищи уму и воображенію: изъ маловажныхъ событій трудно извлечь какую-либо крупную идею; тусклыя явленія не складываются ни въ какой яркій образь; пѣтъ ничего ни занимательнаго, ни поучительнаго. Карамзину болѣе чѣмъ 300-лѣтній періодъ со смерти Ярослава І представлялся временемъ, "скуднымъ дѣлами славы и богатымъ ничтожными распрями многочисленныхъ властителей, коихъ тѣни, обагренныя кровію бѣдныхъ подданныхъ, мелькають въ сумракѣ вѣковъ отдаленныхъ". У Соловьева впрочемъ самое чувство тяжести, выносимое историкомъ изъ изученія скудныхъ и безцвѣтныхъ памятниковъ XIII и XIV вв., облеклось въ коротепькую, но яркую характеристику періода. "Дъйствующія лица дъйствують молча, воюють, мирятся, но ни сами не скажуть, ни льтописець оть себя не прибавить, за что они воюють, вслъдствіе чего мирятся; въ городъ, на дворъ княжескомъ ничего не слышно, все тихо; всъ сидять запершись и думають думу про себя; отворяются двери, выходять люди на сцену, дълають что-нибудь, но дълають молча".

Однако такія эпохи, столь утомительныя для изуменія и повидимому столь безплодныя для исторіи, имѣють свое и немаловажное историческое значеніе. Это такъ-называемыя переходныя времена, которыя нерѣдко ложатся широкими и темными полосами между двумя періодами. Такія эпохи перерабатывають развалины погибшаго порядка въ элементы порядка, послѣ нихъ возникающаго. Къ такимъ переходнымъ временамъ, передаточнымъ историческимъ стадіямъ, принадлежатъ и наши удѣльные вѣка: ихъ значеніе не въ нихъ самихъ, а въ ихъ послѣдствіяхъ, въ томъ, что изъ нихъ вышло.

Удъльный порядокъ, слъдствія котораго намъ предстоитъ соціальным изучить, самъ быль однимъ изъ политическихъ слъдствій русской колонизаціи верхняго Поволжья при участіи природы края. Эта колонизація приносила въ тотъ край ті же общественные элементы, изъ которыхъ слагалось общество днъ-провской Руси: то были князья, ихъ дружины, городской торгово-промышленный классъ и перемъщавшееся сельское населеніе изъ разныхъ старыхъ областей. Мы знаемъ ихъ взаимное отношеніе въ старой Руси: три первые элемента были силами господствующими и борющимися при участіи духовенства, обыкновенно умиротворяющемъ. Областные въчевые города, руководимые своими "лѣпшими мужами", знатью торговаго капитала, обособляли области въ мѣстные

міры, а дружины, аристократія оружія, со своими князьями скользили поверхъ этихъ міровъ, съ трудомъ поддерживая связь между ними. Представляются вопросы: какое соотношеніе установилось между этими общественными стихіями подъкровомъ удѣльнаго порядка и какое участіе приняла каждая изъ нихъ въ дѣйствіи этой новой политической формы? Эти вопросы и будуть руководить нами при изученіи слѣдствій удѣльнаго порядка. При этомъ изученіи мы будемъразсматривать удѣль самъ въ себѣ, безъ его отношеній къ другимъ удѣламъ: этихъ отношеній мы коснемся въ исторіи княжества Московскаго.

Следствія этого порядка становятся заметны уже вы XIII в., еще более въ XIV.

Дробленіе удбловъ.

Прежде всего этотъ порядокъ сопровождался все усиливавшимся удъльнымъ дробленіемъ съверной Руси, постепеннымъ измельчаніемъ удёловъ. Старая Кіевская Русь на княжескія владінія по числу наличныхъ дѣлилась взрослыхъ князей, иногда даже съ участіемъ малольтнихъ; такимъ образомъ въ каждомъ поколѣніи Русская земля передѣлялась между князьями. Теперь съ исчезновеніемъ очередного порядка стали прекращаться и эти передълы. Члены княжеской линіи, слишкомъ размножавшейся, не имъли возможности занимать свободные столы въ другихъ княжествахъ и должны были все болье дробить свою наслъдственную вотчину. Благодаря этому въ нфкоторыхъ мфстахъ княжескіе уділы распадались между наслідниками на микроскопическія доли. Я сділаю краткій обзоръ этого удільнаго дробленія, ограничиваясь лишь двумя первыми поколѣніями Всеволодовичей. По смерти Всеволода его верхне-волжская вотчина по числу его сыновей распалась на 5 частей. При Владимірском княжествь, которое старшемъ общимъ достояніемъ Всеволодова племени, явилось 4 удёла:

Ростовскій, Переяславскій, Юрьевскій (со стольнымъ городомъ Юрьевомъ Польскимъ) и Стародубскій на Клязьмѣ. Когда внуки Всеволода стали на мѣсто отцовъ, Суздальская земля раздѣлилась на болѣе мелкія части. Владимірское княжество продолжало наследоваться по очереди старшинства; но изъ него выдѣлились 3 новыхъ удѣла: Суздальскій, Костромской и Московскій. Ростовское княжество также распалось на части: изъ него выдёлились младшіе удёлы Ярославскій и Углицкій. Переяславскій удёль также распался на нъсколько частей: рядомъ со старшимъ удъломъ Переяславскимъ возникли два младшихъ, изъ него выдѣлившихся, Тверской и Дмитрово-Галицкій. Только княжества Юрьевское и Стародубское остались нераздъльны, ибо первые ихъ князья оставили лишь по одному сыну. Итакъ Суздальская земля, распадавшаяся при дътяхъ Всеволода на 5 частей, при внукахъ его раздробилась на 12. Въ подобной прогрессіи шло удѣльное дробленіе и въ дальнъйшихъ покольніяхъ Всеволодова племени. Для наглядности пересчитаю вамъ части, на какія последовательно дробилось старшее изъ первоначальныхъ удъльныхъ княжествъ Ростовское. Изъ этого княжества сначала, какъ я сказалъ, выдълились удълы Ярославскій и Углицкій; но потомъ и остальное Ростовское княжество распалось еще на двѣ половины, ростовскую собственно и бѣлозерскую. Въ продолженіе XIV и XV вв. бѣлозерская половина въ очередь распадается на такіе уділы: Кемскій, Сугорскій, Ухтомскій, Судской, Шелешпанскій, Андожскій, Вадбольскій и другіе. Ярославское княжество въ продолженіе XIV и XV вв. также подразділилось на удільн Моложскій, Шехонскій, Сицкой, Заозерскій, Кубенскій, рядомъ съ предыдущимъ, Курбскій, Новленскій, Юхотскій, Бохтожскій и другіе. Какъ вы можете видёть

по названіямъ этихъ удёловъ, большая часть ихъ состояла изъ небольшихъ округовъ заволжскихъ рѣчекъ Сити, Суды, Мологи, Кемы, Ухтомы, Андоги, Бохтюги и т. д.

Объднъніе князей.

Съ этимъ слъдствіемъ тъсно связано было и другое объднъніе большей части измельчавшихъ удъльныхъ князей съверной Руси. По мъръ размноженія нъкоторыхъ линій Всеволодова племени наслъдники получали отъ своихъ отцовъ все болъе мелкія части своихъ фамильныхъ вотчинъ. Благодаря этому дробленію, большая часть удёльныхъ князей XIV и XV вв. является въ обстановкъ не богаче той, въ какой жили посредственные частные землевладѣльцы позднѣйшаго времени. Къ числу ярославскихъ удёловъ принадлежало княжество Заозерское (по съверо-восточному берегу Кубенскаго озера). Въ началѣ XV в. этимъ княжествомъ владѣлъ удъльный князь Димитрій Васильевичь. Одинъ изъ сыновей этого князя ушель въ Каменный монастырь на островъ Кубенскаго озера и постригся тамъ подъ именемъ Іоасафа. Въ старинномъ житіи этого князя-инока мы находимъ изобразительную картинку резиденціи его отца, заозерскаго князя. Столица эта состояла изъ одинокаго княжескаго двора, недалеко отъ впаденія рѣки Кубины въ озеро. Близъ этой княжеской усадьбы стояла церковь во имя Димитрія Солунскаго, очевидно, этимъ же княземъ и построенная въ честь своего ангела, а поодаль раскинуто было село Чирково, которое служило приходомъ къ этой перкви: "весь же зовома Чиркова къ нему прихожаще". Воть и вся резиденція удѣльнаго "державца" начала XV в.

Ихъ взаимное отчужденіе.

Удъльный порядокъ княжескаго владънія по самому существу своему вносиль взаимное отчужденіе въ среду князей, какого не существовало среди князей старой Кіевской Руси. Счеты и споры о старшинствъ, о порядкъ владънія по очереди старшинства поддерживали тъсную солидарность между

теми князьями: всё ихъ отношенія держались на томъ, какъ одинъ князь доводился другому. Отсюда ихъ привычка дъйствовать сообща; даже вражда изъ-за чести старшинства, изъ-за Кіева, больше сближала ихъ между собою, чѣмъ отчуждала другь оть друга. Среди удъльныхъ князей съверной Руси, напротивъ, никому не было дъла до другого. При раздёльности владёнія между ними не могло существовать и сильныхъ общихъ интересовъ: каждый князь, замкнувшись въ своей вотчинъ, привыкалъ дъйствовать особнякомъ, во имя личныхъ выгодъ, вспоминая о сосъдъ-родичъ лишь тогда, когда тотъ угрожалъ ему или когда представлялся случай поживиться на его счеть. Это взаимное разобщение удъльныхъ князей дълало ихъ неспособными къ дружнымъ и плотнымъ политическимъ союзамъ; княжескіе съёзды, столь частые въ XII в., становятся редки и случайны въ XIII и почти прекращаются въ XIV в.

Вмѣстѣ съ этой владѣльческой замкнутостью князей удъльн падаеть и ихъ политическое значение. Политическое значение государя опредъляется степенью, въ какой онъ пользуется своими верховными правами для достиженія цѣлей общаго блага, для охраны общихъ интересовъ и общественнаго порядка. Значеніе князя въ старой Кіевской Руси опредѣлялось преимущественно тъмъ, что онъ былъ прежде всего охранителемъ внъшней безопасности Русской земли, вооруженнымъ стражемъ ея границъ. Достаточно бросить бъглый взглядъ на общественныя отношенія въ удёльныхъ княжествахъ, чтобы видъть, что удъльный князь имъль иное значеніе. Какъ скоро въ обществѣ исчезаеть понятіе объ общемъ благъ, въ умахъ гаснетъ и мысль о государъ, какъ общеобязательной власти, а въ удълъ такому понятію даже не къ чему было прикръпиться. Это не быль ни родовой, ни поземельный союзъ; это даже совсемъ было не общество,

а случайное сборище людей, которымъ сказали, что они

находятся въ предълахъ пространства, принадлежащаго такому-то князю. При отсутствіи общаго, объединяющаго интереса князь, переставая быть государемъ, оставался только землевладъльцемъ, простымъ хозяиномъ, а населеніе удъла, превращалось въ отдъльныхъ, временныхъ его обывателей, ничьмъ кромъ сосъдства другь съ другомъ не связанныхъ, какъ бы долго они ни сидъли, хотя бы даже наслѣдственно сидѣли на своихъ мѣстахъ. Къ территоріи удѣльнаго княжества привязаны были тольке холопы князя; свободные обыватели имѣли лишь временныя личныя связи съ мъстнымъ княземъ. Они распадались на два класса: на служилые служилых и черных людей. Служилыми людьми были бояре и слуги вольные, состоявшіе на личной службѣ у князя по уговору съ нимъ. Они признавали власть его надъ собой, пока ему служили; но каждый изъ нихъ могъ покинуть князя и перейти на службу къ другому. Это не считалось измѣной князю. Удѣлы не были замкнутыми политическими мірами съ устойчивыми, неприкосновенными границами, суживались и расширялись, представлялись случайными частями какого-то разбитаго, но еще не забытаго цълаго: бродя по нимъ, населеніе мало затруднялось ихъ предълами, потому что оставалось въ Русской землѣ, среди своихъ, подъ властью все тъхъ же русскихъ князей. Князья въ своихъ взаимныхъ договорахъ долго не рѣшались посягать на этоть бытовой остатокъ единства Русской земли, которое, переставъ быть политическимъ фактомъ, все еще оставалось народнымъ воспоминаніемъ или ощущеніемъ. Покинувъ князя, вольные слуги его сохраняли даже свои права на земли, пріобрѣтенныя ими въ покинутомъ княжествѣ. Таковы же были отношенія и черныхъ, т.-е. податныхъ людей

къ удъльному князю. Какъ отношенія служилыхъ людей

Черные люди.

были лично-служебныя, такъ и отношенія черныхъ были лично-поземельныя. Черный человъкъ, городской или сельскій, признаваль власть князя, платиль ему дань, подчинялся его юрисдикціи, только пока пользовался его землей; но и онъ могь перейти въ другое княжество, когда находиль мъстныя условія пользованія землей неудобными, и тогда разрывались всё его связи съ прежнимъ княземъ. Значить, какъ служилый человъкъ былъ военно-наемнымъ слугой князя, такъ черный челов вкъ быль тяглымъ съемщикомъ его земли. Можно понять, какое значеніе получалъ удъльный князь при такихъ отношеніяхъ. Въ своемъ удълъ онъ былъ собственно не правитель, а владълецъ; его княжество было для него не обществомъ, а хозяйствомъ; онъ не правиль имъ, а эксплуатировалъ, разрабатывалъ его. Онъ считалъ себя собственникомъ всей территоріи княжества, но только территоріи съ ея хозяйственными угодьями. Лица, свободные люди, не входили юридически въ составъ этой собственности: свободный человъкъ, служилый или черный, приходиль въ княжество, служиль или работаль и уходиль, быль не политической единицей въ составъ мѣстнаго общества, а экономической случайностью въ княжествъ. Князь не видълъ въ немъ своего подданнаго въ нашемъ смыслъ слова, потому что и себя не считалъ государемъ въ этомъ смыслъ. Въ удъльномъ порядкъ не существовало этихъ понятій, не существовало и отношеній, изъ нихъ вытекающихъ. Словомъ государъ выражалась тогда личная власть свободнаго человъка надъ несвободнымъ, надъ холопомъ, и удъльный князь считалъ себя государемъ только для своей челяди, какая была и у частныхъ землевладъльцевъ.

Не будучи государемъ въ настоящемъ смыслѣ этого характеръ державныхъ слова, удѣльный киязь не былъ однако и простымъ част- правъ.

нымъ землевладъльцемъ даже въ тогдашнемъ смыслъ. Онъ отличался отъ последняго державными правами, только пользовался ими поудъльному. Они не вытекали изъ его права собственности на удълъ, какъ и не были источникомъ этого права. Они достались удъльному князю по наслъдству отъ неудъльныхъ предковъ того времени, когда каждый князь, не считая себя собственникомъ временно владъемаго имъ княженія, быль участникомь въ принадлежавшей Ярославичамъ верховной власти надъ Русской землей. Когда единство княжескаго рода разрушилось, державныя права удёльныхъ князей не утратили прежней династической опоры, уже вошедшей въ составъ политическаго обычая, получившей народное признаніе; только изм'єнились ихъ значеніе и народный взглядъ на нихъ. Удъльнаго князя признавали носителемъ верховной власти по происхожденію, потому что онъ князь; но онъ владель известнымь уделомь, именно темь, а не этимъ, не какъ дольщикъ всеземской верховной власти, принадлежавшей всему княжескому роду, а по личной волъ отца, брата или другого родственника. Наслъдственная власть его не могла найти новой, чисто политической основы въ мысли о государъ, блюститель общаго блага, какъ цъли государства: такая мысль не могла установиться въ удёльномъ княжествъ, гдъ общественный порядокъ строился на частномъ интересъ князя-собственника, а отношенія свободныхъ лицъ къ нему опредълялись не общимъ обязательнымъ закономъ, а личнымъ добровольнымъ соглашеніемъ. Потому, какъ скоро утвердилась мысль о принадлежности удъла князю на правъ собственности, его державная власть оперлась на это право и слилась съ нимъ, вошла въ составъ его удъльнаго хозяйства. Тогда и получилось сочетаніе отношеній, возможное только тамъ, гдф не проводять границы между частнымъ и публичнымъ правомъ.

Верховныя права князя-вотчинника разсматривались, какъ доходныя статьи его вотчиннаго хозяйства, и къ нимъ примѣняли одинаковые пріемы пользованія, дробили ихъ, отчуждали, завъщали; правительственныя должности отдавались во временное владъніе, въ кормленіе или на откупъ, продавались; въ этомъ отношеніи должность судьи сельской волости не отличалась отъ дворцовой рыбной ловли, тамъ находившейся. Такъ частное право собственности на удѣлъ стало политической основой державной власти удёльнаго князя, а договоръ являлся юридическимъ посредникомъ, связывавшимъ эту власть съ вольными обывателями удёла. Князьродичъ XII в., оставшись безъ волости, не лишался "причастія въ Русской землъ", права на державное обладаніе частью земли, следовавшей ему по его положению въ княжескомъ родъ. Удъльный князь-вотчинникъ XIV в., потерявъ свою вотчину, терялъ вмѣстѣ и всякое державное право, нотому что удъльные князья, оставаясь родственниками, составляли рода, родственнаго союза: безудъльному князю оставалось только поступить на службу къ своему же родичу или къ великому князю литовскому.

Характеръ личнаго хозяина удёла съ державными пра-три разрядамъ вами выражался въ отношеніяхъ князя къ тремъ разрядамъ земель, изъ которыхъ состояла его удёльная вотчина. Это были земли дворцовыя, черныя и боярскія; подъ послёдними разумёются вообще земли частныхъ собственниковъ, свётскихъ и церковныхъ. Различіе между этими разрядами происходило отъ чисто-хозяйственной причины, отъ того, что къ разнымъ частямъ своей удёльной собственности владёлецъ прилагалъ различные пріемы хозяйственной эксплуатаціи. Дворцовыя земли въ княжескомъ поземельномъ хозяйствѣ похожи на то, чёмъ была барская запашка въ хозяйствѣ частнаго землевладёльца: доходы съ нихъ натурой шли непо-

средственно на содержаніе княжескаго дворца. Эти земли эксплуатировались обязательнымъ трудомъ несвободныхълюдей князя, дворовыхъ холоповъ, посаженныхъ на пашню, страдников, или отдавались въ пользование вольнымъ людямь, крестьянамь, съ обязательствомь ставить на дворець извъстное количество хлъба, съна, рыбы, подводъ и т. п. Первоначальной и отличительной чертой этого разряда земель было издилье, натуральная работа на князя, поставка на дворецъ за пользованіе дворцовой землей. Черныя земли сдавались въ аренду или на оброкъ отдѣльнымъ крестьянамъ или цълымъ крестьянскимъ обществамъ, иногда людямъ и другихъ классовъ, какъ это делали и частные дъльцы; онъ собственно и назывались оброчными. Сложнъе кажутся отношенія князя къ третьему разряду земель въ удълъ. Весь удълъ былъ наслъдственной собственностью его князя; но последній разделяль действительное владеніе имъ съ другими частными вотчинниками. Въ каждомъ значительномъ удёлё бывало такъ, что первый князь, на немъ садившійся, уже заставаль въ немъ частныхъ землевладёльцевъ, свътскихъ или церковныхъ, которые водворились здъсь прежде, чемъ край сталь особымъ княжествомъ. Потомъ первый князь или его преемники сами уступали другія земли въ своемъ удълъ въ вотчину лицамъ и церковнымъ учрежденіямъ, которыя были имъ нужны для службы или молитвы. Такимъ образомъ въ вотчинъ великаго князя являлись другія частныя вотчины. При сліяніи правъ государя и вотчинника въ лицъ князя такое совмъщение правъ нъсколькихъ владъльцевъ было возможно юридически. Князь, конечно, отказывался отъ правъ частнаго распоряженія вотчинами частныхъ владъльцевъ и удерживалъ за собою только верховныя права на нихъ. Но такъ какъ и эти верховныя права считались владъльческими и наравнъ съ другими входили въ юридическій составъ удільной княжеской собственности, то появленіе въ уділь земли, принадлежавшей частному владівльцу, не мѣшало князю считать себя собственникомъ всего удѣла. Такъ подъ дъйствіемъ осложнявшихся отношеній раздылялись различные по природ'в элементы въ смѣщанномъ составѣ удъльной княжеской собственности и вырабатывалось понятіе объ общемъ верховномъ собственникъ удъла по отношенію къ частнымъ и частичнымъ владъльцамъ. Князь иногда уступаль боярину, вотчиннику въ его удёль, вмъсть съ правомъ собственности на его вотчину и часть своихъ верховныхъ на нее правъ. Возникали отношенія, напоминающія феодальные порядки Западной Европы. Но это — явленія отсутствіе не сходныя, а только параллельныя. Въ отношеніяхъ бояръ момента. н вольныхъ слугъ къ удёльному князю многаго недоставало для такого сходства, недоставало между прочимъ двухъ основныхъ феодальныхъ особенностей, 1) соединенія служебныхъ отношеній съ поземельными и 2) наследственности техъ и другихъ. Въ удълахъ поземельныя отношенія вольныхъ слугь строго отділялись оть служебныхь. Эта раздільность настойчиво проводится въ княжескихъ договорахъ XIV в. Бояре и вольные слуги свободно переходили отъ одного князя на службу къ другому; служа въ одномъ удълъ, могли имъть вотчины въ другомъ; перемъна мъста службы не касалась вотчинныхъ правъ, пріобретенныхъ въ покинутомъ удёлё; служа по договору, гдё хотёлъ, вольный слуга "судомъ и данью тянуль по земль и по водъ", отбываль поземельныя повинности по мъсту землевладънія; князья обязывались чужихъ слугъ, владъвшихъ землей въ ихъ удълахъ, блюсти, какъ и своихъ. Всё эти отношенія сводились къ одному общему условію княжескихъ договоровъ: "а бояромъ и слугамъ межи насъ вольнымъ воля". Феодальный моменть можно замътить развъ только въ юридическомъ значеніи

самого удъльнаго князя, соединявшаго въ своемъ лицъ государя и верховнаго собственника земли. Этимъ онъ похожъ на сеньера; но его бояре и слуги вольные совсъмъ не вассалы.

Разница процессовъ.

Феодализмъ, говоря схематически, строился съ двухъ концовъ, двумя встръчными процессами: съ одной стороны, областные правители, пользуясь слабостью центральной власти, освоивали управляемыя области и становились ихъ державными насл'ядственными собственниками; съ другой — крупные собственники, аллодіальные землевладівльцы, ставь посредствомъ коммендаціи королевскими вассалами и пользуясь той же слабостью, пріобрѣтали или присвояли себѣ правительственную власть въ качествъ наслъдственныхъ уполномоченныхъ короля. Оба процесса, дробя государственную власть географически, локализуя ее, разбивали государство на крупныя сеньеріи, въ которыхъ державныя прерогативы сливались съ правами земельной собственности. Эти сеньеріи на тъхъ же основаніяхъ распадались на крупныя бароніи со второстепенными вассалами, обязанными наслъдственной прислжной службой своему барону, и вся эта военно-землевладъльческая іерархія держалась на неподвижной почвъ сельскаго населенія виллановь, крѣпкихь земль или насльдственно на ней обсидъвшихся. У насъ дъла шли нъсколько инымъ ходомъ. Измѣнчивыя временныя княженія Кіевской Руси смѣнились верхне-волжскими суздальскими удълами, наслъдственными княжествами, которыя подъ верховной властью далекаго нижне-волжскаго хана стали въ XIV в. независимы отъ мѣствыхъ великихъ князей. Значительный удъльный князь правиль своимъ удёломъ посредствомъ бояръ и вольныхъ слугъ, которымъ онъ раздаваль во кормленіе, во временное доходное управленіе, города съ округами, сельскія волости, отдільныя села и доходныя хозяйственныя статьи съ правитель-

ственными полномочіями, правами судебными и финансовыми. Нъкоторые бояре и слуги сверхъ того имъли вотчины въ удёль, на которыя удёльный князь иногда предоставляль вотчинникамъ извъстныя льготы, иммунитеты, въ видъ освобожденія отъ нікоторыхъ повинностей или въ видів нівкоторыхъ правъ судебныхъ п финансовыхъ. Но округа кормленщиковъ никогда не становились ихъ земельною собственностью, а державныя права, пожалованныя привилегированнымъ вотчинникамъ, никогда не присвоялись имъ наслъдственно. Такимъ образомъ ни изъ кормленій, ни изъ боярскихъ вотчинь не выработалось бароній. Въ исторіи Московскаго княжества мы увидимъ, что въ XV в. нѣкоторые великіе князья стремились поставить своихъ удёльныхъ въ отношенія какъ будто вассальной зависимости; но это стремленіе было не признакомъ феодальнаго дробленія власти, а предвъстникомъи средствомъ государственнаго ея сосредоточенія. Въ удъльномъ порядкъ можно найти немало чертъ, сходныхъ съ феодальными отношеніями, юридическими и экономическими; но имъя подъ собою иную соціальную почву, подвижное сельское населеніе, эти сходныя отношенія образують иныя сочетанія и являются моментами совсёмъ различныхъ процессовъ. Признаки сходства еще не говорять о тождествъ порядковъ, и сходные элементы, особенно въ началѣ процесса, неодинаково комбинируясь, образують въ окончательномъ складъ совсъмъ различныя общественныя формаціи. Научный интересъ представляють не эти элементы, а условія ихъ различныхъ образованій. При образованіи феодализма видимъ нъчто похожее и на наши кормленія, и на вотчинныя льготы; но у насъ тв и другія не складывались, какъ тамъ, въ устойчивыя общія нормы, оставаясь болье или менье случайными и временными пожалованіями личнаго характера. На Западъ свободный человъкъ, обезпечивая свою свободу, ограждалъ

себя, какъ замковой ствной, цвиью постоянныхъ, наследственныхъ отношеній, становился средоточіемъ низшихъ мъстныхъ общественныхъ силь, создаваль вокругъ себл тъсный міръ, имъ руководимый и его поддерживающій. Вольный слуга удёльныхъ вёковъ, не находя въ подвижномъ мѣстномъ обществѣ элементовъ для такого прочнаго окруженія, искаль опоры для своей вольности въ личномъ договоръ на-время, въ правъ всегда разорвать его и уйти на сторону, отъбхать на службу въ другой удблъ, гдб у него не было упроченныхъ давностью связей.

Служилый

Изложенное историческое сопоставление поможеть намъ новится зем-представить себъ, какой видъ приняло общество въ рамкахъ удъльнаго порядка. Здъсь прежде всего останавливають на себъ вниманіе бояре и слуги вольные, дружина князя. Среди удъльнаго общества XIV в. этотъ высшій классъ является значительной степени соціальнымъ и политическимъ анахронизмомъ. Въ его общественномъ положеніи находимъ черты, которыя совстмъ не шли къ удъльному порядку, къ общему направленію удёльной жизни. Строгое разграниченіе служебныхъ и поземельныхъ отношеній вольныхъ слугь, какое проводять договорныя грамоты князей XIV и XV вв., мало согласовалось съ естественнымъ стремленіемъ удъльнаго княжескаго хозяйства соединить личную службу вольныхъ слугь съ землевладаніемъ въ удаль, закрапить первую последнимъ и темъ обезпечить удовлетворение важной и дорогой потребности княжескаго хозяйства, нужды въ ратныхъ людяхъ. Возможность для вольнаго слуги соединять службу въ одномъ княжествъ съ землевладъніемъ въ другомъ противоръчила стремленію удъльныхъ князей возможно болъе замкнуться, обособиться другь оть друга политически. Съ этой стороны бояре и вольные слуги замътно выдёдялись изъ состава удёльнаго гражданскаго общества.

Положение остальныхъ классовъ въ удёлё опредёлялось более всего поземельными отношеніями къ князю, вотчиннику удъла. Хотя землевладъние теперь все болъе становилось и для бояръ основой общественнаго положенія, однако они одни продолжали поддерживать чисто личныя отношенія къ князю, вытекавшія изъ служебнаго договора съ нимъ и сложившіяся еще въ то время, когда не на землевладініи основывалось общественное значение этого класса. Такія особенности въ положеніи служилыхъ людей не могли создаться изъ удъльнаго порядка XIII—XIV вв.: онъ, очевидно, были остатками прежняго времени, когда ни князья, ни ихъ дружины не были прочно связаны съ мъстными областными мірами; он'в не шли къ верхне-волжской Руси, съ каждымъ поколѣніемъ подвергавшейся все большему удъльному дробленію. Самое право выбирать мъсто службы, признаваемое въ договорныхъ грамотахъ князей за боярами и вольными слугами и бывшее одной изъ политическихъ формъ, въ которыхъ выражалось земское единство Кіевской Руси, теперь стало несвоевременнымъ: этотъ классъ и на Съверъ попрежнему оставался ходячимъ представителемъ политическаго порядка, уже разрушеннаго, продолжалъ служить соединительной нитью между частями земли, которыя уже не составляли цѣлаго. Церковное поученіе XIV в. выражаеть взглядь своего времени, уговаривая боярь служить върно своимъ князьямъ, не переходить изъ удъла въ удѣлъ, считая такой переходъ измѣной наперекоръ продолжавшемуся обычаю. Въ тъхъ же договорныхъ княжескихъ грамотахъ, которыя признають за боярами и слугами вольными право служить не въ томъ княжествъ, гдъ у нихъ земли, встръчаемъ совсъмъ иное условіе, которое лучше выражало собою удъльную дъйствительность, расходившуюся съ унаслѣдованнымъ отъ прежняго времени обычаемъ: это

условіе затрудняло для князей и ихъ бояръ пріобрѣтеніе земли въ чужихъ удблахъ и запрещало имъ держать тамъ закладней и оброчниковъ, т.-е. запрещало обывателямъ уъзда входить въ личную или имущественную зависимость оть чужого князя или боярина. Съ другой стороны, жизнь при съверныхъ княжескихъ дворахъ XIV в. наполнялась далеко не тъми явленіями, какія господствовали при дворахъ прежнихъ южныхъ князей и на которыхъ воспитывался боевой духъ тогдашнихъ дружинъ. Теперь ходъ дёлъ давалъ дружинъ мало случаевъ искать себъ чести, а князю славы. Княжескія усобицы удъльнаго времени были не меньше прежняго тяжелы для мирнаго населенія, но не питли уже прежняго боевого характера: въ нихъ было больше варварства, чъмъ воинственности. И внъшняя оборона земли не давала прежней пищи боевому духу дружинъ: изъ-за литовской границы до второй половины XIV в. не было энергическаго наступленія на востокъ, а ордынское иго надолго сняло съ киязей и ихъ служилыхъ людей необходимость оборонять юго-восточную окраину, служившую для южныхъ князей XII в. главнымъ питомникомъ воинственныхъ слугъ, и даже послѣ Куликовскаго побонща въ эту сторону шло изъ Руси больше денегь, чёмъ ратныхъ людей. Но сила дъйствительныхъ условій перемогала запоздалыя понятія и привычки. Мы уже знаемъ, что въ XII в. служилые люди получали отъ князей денежное жалованье - знакъ, что вифшиля торговля накопляла въ рукахъ киязей обильныя оборотныя средства. Въ области верхней Волги съ XIII в. этоть источникь оскудеваль и натуральное хозяйство начинало опять господствовать. Въ XIV в. при тамощнихъ княжескихъ дворахъ главнымъ способомъ вознагражденія служилыхъ людей были "кормленіе и доводъ", занятіе доходныхъ судебно-административныхъ должностей по центральному и

областному управленію. Изучая устройство Московскаго княжества въ тѣ вѣка, мы увидимъ, какъ сложно было это управленіе и какому значительному числу людей давало оно хлѣбное занятіе. Но и кормленія не были достаточно надежнымъ источникомъ, раздъляли тогдашнее общее колебаніе политическихъ и экономическихъ отношеній. Въ то время быстро изм'внялись княжескія состоянія и за немногими исключеніями измінялись къ худшему: один удільныя хозяйства едва заводились, другія уже разрушались и ни одно не стояло на прочномъ основаніи; никакой источникъ княжескаго дохода не казался надежнымъ. Эта измънчивость общественных положеній заставляла служилых людей искать обезпеченія въ экономическомъ источникъ, который быль надеживе другихь, хотя вмысты съ другими испытываль дъйствіе неустроенности общественнаго порядка, въ землевладении: оно по крайней мере ставило положеніе боярина въ меньшую зависимость отъ хозяйственныхъ случайностей и капризовъ князя, нежели денежное жалованье и административное кормленіе. Такъ служилый классь на Съверъ усвояль себъ интересь, господствовавшій вь удъльной жизни, стремленіе стать сельскими хозяевами, пріобрътать земельную собственность, населять и расчищать пустопи, а для успѣха въ этомъ дѣлѣ работить и кабалить людей, заводить на своихъ земляхъ поселки земледъльческихъ рабовъ-страдниковъ, выпрашивать землевладъльческія льготы и ими приманивать на землю вольныхъ крестьянъ. И въ Кіевской Руси прежняго времени были въ дружинъ люди, владъвшіе землей; тамъ сложился и первоначальный юридическій типъ боярина-землевладівльца, основныя черты котораго долго жили на Русп и оказали сильное дъйствіе на развитіе и характеръ поздивищаго крвпостного права. Но, въроятно, боярское землевладение тамъ не достигло

значительныхъ размѣровъ или закрывалось другими интересами дружины, такъ что не производило замѣтнаго дѣйствія на ея политическую роль. Теперь оно получило важное политическое значеніе въ судьбѣ служилаго класса и съ теченіемъ времени измѣнило его положеніе и при дворѣ князя, и въ мѣстномъ обществѣ.

Слабость капитала.

И остальное общество верхне-волжской Руси во многомъ было непохоже на прежнее днъпровское. Во-первыхъ, это общество бъднъе прежняго южнорусскаго. Капиталъ, который создань быль и поддерживался живой и давней заграничной торговлей кіевскаго Юга на суздальскомъ Сѣверѣ, въ тѣ вѣка является столь незначительнымъ, что перестаеть оказывать замътное дъйствіе на хозяйственную и политическую жизнь народа. Соразмърно съ этимъ уменьщилось и то количество народнаго труда, которое вызывалось движеніемъ этого капитала и сообщало такое промышленное оживленіе городамъ Днъпра и его притоковъ. Это сокращение хозяйственныхъ оборотовъ, какъ мы видъли, обнаруживалось въ постепенномъ вздорожаніи денегъ. Земледѣльческое хозяйство съ его отраслями, сельскими промыслами, теперь оставалось если не совершенно одинокой, то болѣе прежняго господствующею экономической силой страны; но очень долго это было подвижное, полукочевое хозяйство на нови, переходившее съ одного едва насиженнаго мъста на другое нетронутое, и рядъ поколъній должень быль подсъкать и жечь льсь, работать сохой и возить навозъ, чтобы создать на верхне-волжскомъ суглинкъ пригодную почву для прочнаго, осъдлаго земледълія. Въ связи съ этой перемѣной можно, кажется, объяснить уже отмѣченное мною при разборъ Русской Правды явленіе, которое представляется неожиданнымъ. Въ денежной Кіевской Руси капиталь быль очень дорогь: при долгольтнемь займь законъ Мономаха допускаль рость въ 40%, а на дёлё заимодавцы взимали гораздо больше. Въ удёльные вёка церковная проповёдь учила брать "легко" — по 12% или по 14%. Можно думать, что такая дешевизна денежнаго капитала была слёдствіемъ сильнаго паденія спроса на него, когда возобладало натуральное хозяйство.

Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ строя общественныхъ силь на Сѣ- слабость веръ выбыль классь, преимущественно работавшій торговымь капиталомь, — тоть классь, который состояль изъ промышленныхъ обывателей большихъ волостныхъ городовъ прежняго времени. Въ Суздальской Руси ему не посчастливилось съ той самой поры, какъ сюда стала замѣтно отливать русская жизнь съ днепровскаго Югозапада. Старые волостные города здёшняго края, Ростовъ и Суздаль, послё политическаго пораженія, какое потерпѣли они въ борьбѣ съ "новыми" и "малыми" людьми, т.-е. съ пришлымъ и низшимъ населеніемъ заокскаго Зальсья, тотчасъ по смерти Андрея Боголюбскаго, потомъ не поднимались и экономически; изъ новыхъ городовъ долго ни одинъ не заступалъ ихъ мъста въ хозяйственной жизни страны и ни одинъ никогда не заступилъ его въ жизни политической, не сдълался самобытнымъ земскимъ средоточіемъ и руководителемъ мъстнаго областного міра, потому что ни въ одномъ обыватели не сходились на въче, какъ на думу, и въ силу старшинства своего города не постановляли рѣшеній, обязательныхъ для младшихъ приписныхъ городовъ области. Это служить яснымь знакомь того, что въ Суздальской Руси XIII и XIV вв. изсякли источники, изъ которыхъ прежде старшій волостной городъ почерпаль свою экономическую и политическую силу. Вмѣстѣ съ выходомъ областного города изъ строя активныхъ силъ общества исчезъ изъ оборота общественной жизни и тотъ рядъ интересовъ,

который прежде создавался отношеніями обывателей волостного города къ другимъ общественнымъ силамъ. Итакъ съ XIII в. общество сѣверо-восточной Суздальской Руси, слагавшееся подъ вліяніемъ колонизаціи, стало бѣднѣе и проще по составу.

Опичаніе пинаніе

Наконецъ, политическому значенію удёльнаго князя соотвътствовалъ и уровень его гражданскаго развитія. Несовершенный общественный порядокъ успѣшнѣе направляетъ нравы и чувства въ своемъ духѣ, чѣмъ совершенствуется самъ при ихъ подъемъ. Личный интересъ и личный договоръ, основы удъльнаго порядка, могли быть плохими воспитателями въ этомъ отношеніи. Удѣльный порядокъ былъ причиной упадка земскаго сознанія и нравственно-гражданскаго чувства въ князьяхъ, какъ и въ обществъ, гасилъ мысль о единствъ и цъльности Русской земли, объ общемъ народномъ благъ. Изъ пошехонскаго или ухтомскаго міросозерцанія разв'є легко было подняться до мысли о Русской землъ Владиміра св. и Ярослава Стараго! Самое это слово Русская земля довольно ръдко появляется на страницахъ льтописи удъльныхъ въковъ. Политическое дробленіе неизбъжно вело къ измельчанію политическаго сознанія, къ охлажденію земскаго чувства. Сидя по своимъ удъльнымъ гнъздамъ и вылетая изъ нихъ только на добычу, съ каждымъ поколѣніемъ бѣднѣе и дичая въ одиночествѣ, эти князья постепенно отвыкали отъ помысловъ, поднимавшихся выше заботы о птенцахъ. При тяжелыхъ внѣшнихъ условіяхъ княжескаго владінія и при владівльческомъ одиночествъ князей каждый изъ нихъ все болъе привыкалъ дъйствовать по инстинкту самосохраненія. Удъльные князья съверной Руси гораздо менъе воинственны сравнительно со свойми южнорусскими предками, но по своимъ общественнымъ понятіямъ и образу дійствій они въ большинстві болье варвары, чымь ты. Такія свойства дылають для насы понятными увъщанія, съ какими обращались къ удъльнымъ князьямь тогдашніе літописцы, уговаривая ихъ не плітняться суетной славой сего свъта, не отнимать чужого, не лукавствовать другь съ другомъ, не обижать младшихъ родичей.

Таковы были главныя слёдствія удёльнаго порядка. Формула. Ихъ можно свести въ такую краткую формулу: подъ дъйствіемъ удфльнаго порядка сфверная Русь политически дробилась все мельче, теряя и прежнія слабыя связи политическаго единства; вслъдствіе этого дробленія князья все болье быдныли; быдныя, замыкались вы своихы вотчинахы, отчуждались другь отъ друга; отчуждаясь, превращались по своимъ понятіямъ и интересамъ въ частныхъ сельскихъ хозяевъ, теряли значеніе блюстителей общаго блага, а съ этой потерей падало въ нихъ и земское сознание. Всъ эти последствія имели важное значеніе въ дальнейшей политической исторіи съверной Руси: они подготовляли благопріятныя условія для ея политическаго объединенія. Когда изъ среды объднъвшихъ и измельчавшихъ удъльныхъ князей поднялся одинъ сильный владълецъ, онъ, во-первыхъ, не встрътилъ со стороны удъльныхъ сосъдей дружнаго отпора своимъ объединительнымъ стремленіямъ, боролся съ ними одинъ на одинъ, пользуясь ихъ взаимнымъ отчужденіемъ, непривычкой дійствовать сообща; во-вторыхь, этоть князь-объединитель встретиль и въ местныхъ удельныхъ обществахъ полное равнодушіе къ своимъ измельчавшимъ и одичавшимъ властителямъ, съ которыми они были связаны столь слабыми нитями, и убирая ихъ одного за другимъ, не вызывалъ въ этихъ обществахъ дружнаго возстанія въ пользу удёльныхъ князей. Всёмъ этимъ опредъляется значение удъльнаго порядка въ нашей политической исторіи: онъ своими послідствімми облегчиль собственное

разрушеніе. Старая Кіевская Русь не устроила прочнаго политического единства, но завязала прочныя связи единства земскаго. Въ удъльной Руси всъ эти связи окръпли; перемъщанныя колонизаціей мъстныя особенности слидись въ плотное великорусское племя; зато окончательно разрушилось политическое единство. Но удъльный порядокъ, разрушившій это единство, по характеру своему гораздо менње способенъ былъ защищать самъ себя, чъмъ предшествовавшій ему порядокъ очередной, и его легче было разрушить, чтобы на развалинахъ его возстановить единство государственное. Поэтому удъльный порядокъ сталъ переходной политической формой, посредствомъ которой Русская земля отъ единства національнаго перешла къ единству политическому. Исторія этого перехода есть исторія одного изъ удъльныхъ княжествъ — Московскаго. Къ изученію судьбы этого княжества мы теперь и обращаемся.



## Оглавленіе.

Лекція І. Научная задача изученія мѣстной исторіи 1.— Историческій процессь 2. — Два предмета историческаго изученія 2. — Отношеніе къ нимъ исторіи общей и мѣстной 4. — Двѣ точки зрѣнія 6. — Преобладаніе соціологической точки зрѣнія въ мѣстной исторіи 6. — Идеальная цѣль соціологическаго изученія 8. — Основныя силы общежитія 9. — Его элементы 11. — Схема соціально-историческаго процесса 12. — Научный интересъ разнообразныхъ соціальныхъ сочетаній 14. — Общая паучная цѣль изученія мѣстной исторіи 17. — Удобство исторіи Россіи для соціологическаго изученія 18. — Заключеніе 21.

## Лекція ІІ. Планз курса.

Колонизація, какъ основной фактъ 23.—Періоды русской исторін, какъ главные моменты колонизаціи 25.—Факты и иден 28.—Ихъ взаимодъйствіе 30.—Условія развитія иден въ историческій фактъ 30.—Идея—историческій факторъ 31.— Методологическое значеніе фактовъ экономическихъ и политическихъ 33.—Факты обоихъ порядковъ въ ихъ взаимодъйствіи 34.—Пхъ значеніе для историческаго изученія 36.—Практическая цѣль изученія отечественной исторіи 38.—Государство и народность — главные предметы курса 38.—Заключеніе 40.

- Лекція III. Форма поверхности Европейской Россіи 43.— Черты сходства съ Азіей 45.— Климать 46.— Вліяніе направленія вѣтровъ 49.—Геологическое происхожденіе русской равнины 50.— Почва 52.— Ботаническіе поясы 54.— Степь 55.— Лѣсъ 55.— Главнѣйшіе водораздѣды 57.— Воды 58.— Рѣки 61. Вешніе разливы 62.
- Лекція IV. Природа страны и исторія народа 64.— Значеніе почвенных и ботапических полось 66.— Вліяніе рѣчной сѣти 67.— Окско-волжское междурѣчье и его значеніе 68.— Основныя стихіи природырусской равнины 70—79. Лѣсъ 70.—Степь 72.— Рѣка 74.— Впечатлѣніе отъ русской равнины 75.— Угрожающія явленія 77.
- Лекція V. Начальная льтопись 80—98.— Лѣтописное дѣло въ Древней Руси 81.—Древнѣйтіе списки Начальной лѣтописи 83.—Слѣды древняго лѣтописца 85.—Кто онъ былъ? 86.—Составныя части лѣтописи 88—95.—Соединеніе частей лѣтописи въ сводъ 95.— Хропологическій планъ свода 97.—Несторъ и Сильвестръ 98.
- Лекція VI. Историко-критическій разборъ Начальной льтописи 99—114. Хронологическая основа свода 100.— Способъ обра-

ботки 102.—Неполнота древивникъ синсковъ 104.—Идея славянскаго единства 106.—Отношеніе къ літописи изучающаго 107.— Літописи XII в. 108.—Историческія воззрівнія літописца 111.

Лекція VII. І періодъ русской исторіи 115.—Два взгляда на ея начало 116.—Дославниское заселеніе южной Россіи 118.—Его значеніе 119.—Начальные факты въ исторіи народа 120.—Разселеніе славянь съ Дуная 121.—Пзвістіе Іорнанда 122.—Военный союзъ славянь на Карпатахъ въ VI в. 124.—Разселеніе по русской равний 126.—Его признаки 127.—Его время 128.—Обособленіе славянь восточныхъ 129.

Неприм VIII. Сапдетвія разселенія восточных славянт по русской равнинт 131—179. Слёдствія юридическія 131—143. Слёды родового быта 131.— Неясность формъ общежитія 133.— Вліяніе разселенія на родовой быть 134.— Смёна рода дворомъ 136.— Культъ природы 137.— Почитаніе предковъ 139.— Формы языческаго брака 140.— Черты семейнаго права 142.— Слёдствія экономическія 143—151. Торговое Движеніе по Днёпру 143.— Греческія колоніи 144.— Посредничество хозаръ 146.— Древній і города 148.— Оговорка о слов'є Русь 150.

Лекція IX. Слёдствія политическія 152—179. Печенёги 152.—Вооруженіе городовъ. Варяги 153.—Время ихъ появленія 154.—Ихъ происхожденіе 156.—Образованіе военно-промышленнаго класса въ городахъ 157.—Города и окрестное населеніе 159.—Образованіе городовыхъ областей 160.—Варяжскія княжества 160.—Сказаніе о призваніи князей 165.—Скандинавскіе викинги въ Зап. Европів 167.—Балтійскіе варяги на Волховій и Днівпрів 168.—Образованіе вел. княжества Кіевскаго 170.—Двоякое значеніе гор. Кіева 173.—Кіевское княжество — первая форма русскаго государства 175.—Военно-промышленное его происхожденіе 176.—Обзоръ изученнаго 178.

Лекція Х. Д'вятельность первыхъ кісвскихъ князей. Покореніе восточнаго славянства 181.—Налоги 183.—Связь управленія съ торговлей 186.—Договоры и торговля съ Византіей 187.—Ихъ значеніе въ исторіи права 189.—Охрана торговыхъ путей 190.—Оборона степныхъ границъ 192.—Населеніе и предёлы Русской земли въ ХІв.194.—Характеръ государства 195.—Дружина 197.—Варяжскій элементъ 198.—Рабовладініе 199.—Слово Русь 200.—Превращеніе племенъ въ сословія 201.

Лекція XI. Порядокъ княжескаго владьнія посль Ярослава 203—229. Княжеское владьніе до Ярослава 200.—Раздыть посль Ярослава 204.—Дальный перемыны 207.—Очередь старшинства 209.— Схема очередного порядка 211.—Его происхожденіе 213.—Его дыствіе 217.—Причины разстройства порядка 217—225. Ряды

- и усобицы 220. Мысль объ отчинъ 221. Князья-изгои 223. Стороннія препятствія 226. Значеніе очередного порядка 228.
- Лекція XII. Слюдствія очередного порядка и условій, ему противодыйствовавших 230—250. Политическое раздробленіе 230.— Волостные города 232.—Ряды съ городами 233.— Успленіе городовъ 234.—Элементы единства 236—243.—Киязья 236. Ихъ дружины 237. Кіевъ 240. Культурное вліяніе княжескихъ отношеній 241. Киязья и земля 242.—Двоякое д'єйствіе очередного порядка 246.—Общеземское чувство 249.
- Лекція XIII. Русское гражданско общество въ XI и XII вв. Русская Правда, какъ его отраженіе 250—333. Два взгляда 252.—Сльды Ярославичей п Мономаха. Парафразы. Вліяніе духовенства 259.—Русская Правда—часть перковнаго свода 254.— Черты церковно-византійскаго права 256.—Выводы 258.—Форма кодификація 261.—Судьба памятника 263.—Время составленія 264.—Депежный счеть Правды 265.—Его измѣненія по вѣкамъ 267. Источники 268—274. Законъ Русскій 269.—Княжеское законодательство 272.—Вліяніе духовенства 279.— Пособія 274.
- Ленція XIV. Вопрось о составленіп [Русской Правды 275—286.— Обработка матеріала въ намятникѣ. Формальный способъ пользованія источниками 275. Матеріальный 276.— Оригипальныя древнерусскія нормы 277. Сфера, гдѣ онѣ вырабатывались 279. Ихъ подборъ въ разныхъ спискахъ Правды 280. Собирательный характеръ списковъ 284.— Сфера Правды ДПравда и княжескій судъ 286.— Несовершенства кодификаціи 289.— Трудность ея условій 290.— Общій характеръ памятника 292.— Памятники права въ историческомъ изученіи 293.—Система наказаній по Русской Правдѣ 294.— Древняя основа и позднѣйшія наслоенія 296.— Имущество и личность 299.— Двоякое дѣленіе общества 300.— Сдѣлки п 40блзательства 303.—Русская Правда кодексъ капитала 304.
- Лекція XV. Дополненіе данных Р. Правды въ памятинках в дерковных 307—333. Уставъ Владиміра св. 308.—Уставъ Ярослава 309.—Классификація дѣль, подсудныхъ Церкви 311.—Цѣль ея 312.—Новости, вносимыя уставомъ Ярослава 313.—Ярославовъ уставъ современенъ Р. Правдъ 315.—Процессъ составленія устава 318.—Законодательныя полномочія Церкви 319.—Церковная кодификація 321.—Ея слѣды въ уставъ Ярослава 322.—Примъры 323. Уставъ Ярослава п Р. Правда 325.—Вліяніе Церкви на политическій порядокъ 326, на общество 329, на семью 330.— Развитіе семейнаго начала 332.
- Лекція XVI. II періодъ русской исторіп 334.—Внѣшиее благосостояніе Кіевской Руси 336.—Культурные успѣхи 337.—Рабовладѣніе

338.—Порабощеніе вольных рабочих 340.— Княжескія усобицы 342.—Половецкія нападенія 344.—Запуствніе Кієвской Руси 348.—Отливъ населенія на западь 350.— Малороссійское племя 351.—Проложеніе прямого пути на СВ въ Суздальскій край 354.—Колонизація Суздальскаго края 356.— Ея источники 357.— Указанія былинь 359.—Выводы. Разрывъ пародности 360.

Лекція XVII. Образованіе великорусскаго племени 361.— Инородцы окско-Солжскаго междрурівчія 362.— Встрівча Руси и Чуди 364.— Финскія черты 366. Типъ. Говоръ 367. Повітрья 371. Два разсказа 373.— Взаимодійствіе повітрій 376.— Разсказь о первой деркви на Шексні 377.— Бытовая ассимиляція 378.— Пестрота религіознаго сознанія 380.— Сельскій характеръ колонизаціи 381. Выводы 381.— Вліяніе природы 382.— Хозяйственный быть великоросса 382.— Его племенной характерь 385.— Приміты 385.— Психологія великоросса 389.

Лекція XVIII. Политическія слыдствія русской колонизаціи верхияю Поволжья 392—415. Андрей Боголюбскій 393.—Новыя черты междукняжескихы отношеній 396.—Обособленіе Суздальскаго великокняженія 397.—Отношенія Андрея кы родичамы, городамы и дружины 398.—Личность ки. Андрея 401.—Усобица по его смерти 403.—Классовая вражда вы ея основы 406.—Літопись обы усобиць 408.—Преобладаніе верхне-волжской Руси 410.—Охлажденіе кы Кієву 412.—Изученные факты 414.

Пекція XIX. Русская земля ет XIII и XIV ев. 416—460. Распадъ Кіевской Руси 416.—Удёльный порядокъ владёнія въ верхневолжской Руси 418.—Его главные признаки 420.—Его происхожденіе 421.—Южные киязья 422.—Западные князья 424.—Верхневолжскіе князья 425.—Рязанскіе князья 426.—Сила родового преданія на ЮЗ 428.—Основныя черты удёльнаго порядка на СВ 429.—Географическое его основаніе 431.—Основаніе политическое 433.—Формула 435.—Отсутствіе препятствій къ развитію удёльнаго порядка въ верхне-волжской Руси 435.

Лекція XX. Удёльные вёка русской исторіи 437.— Соціальныя отношенія 439.— Дробленіе удёловь 440.— Обёднёніе князей. ІІхъ
взанмное отчужденіе 442.— Удёльный князь 443.— Служилые
люди 444.— Черные люди 444.— Характеръ державныхъ правъ
удёльнаго князя 445.— Три разряда земель 447.— Отсутствіе феодальнаго момента 449.— Разница процессовъ 450.— Служилый
классъ становится землевладёльческимъ 452.— Слабость капитала 456.— Слабость городского класса 457.— Одичаніе князей 458.— Формула 459.





Экземпляры ВТОРОЙ части нурса, отпущенные со склада послѣ І декабря 1907 г., также имѣютъ авторскій штемпель.

Цпьна 2 р. 50 к.

Того же автора:

Древнерусскія житія святыхъ нанъ историческій источникъ. Москва 1871. Ц. 2 р.

Боярская дума древней Руси. Изд. четвертое (печатается).

Нурсъ русской исторіи. Часть II. Москва 1906. Ц. 2 р. 50 к.

Нурсъ русской исторіи. Часть III. Москва 1908. Ц. 2 р. 50 к.

Печатается.

КУРСЪ РУССКОЙ ИСТОРІИ. Часть ІУ.

Готовится нь печати: СБОРНИКЪ СТАТЕЙ.



Силадъ изданій у Б. Ключевскаго. Москва, Житная, 14.







